





Class\_\_\_\_\_

Book \_\_\_\_\_

YUDIN COLLECTION





## СОЧИНЕНІЯ

B.P

## СТИХАХЪ И ПРОЗЪ

# СКОВОРОДЫ.

Съ портретомъ и почеркомъ руки автора.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

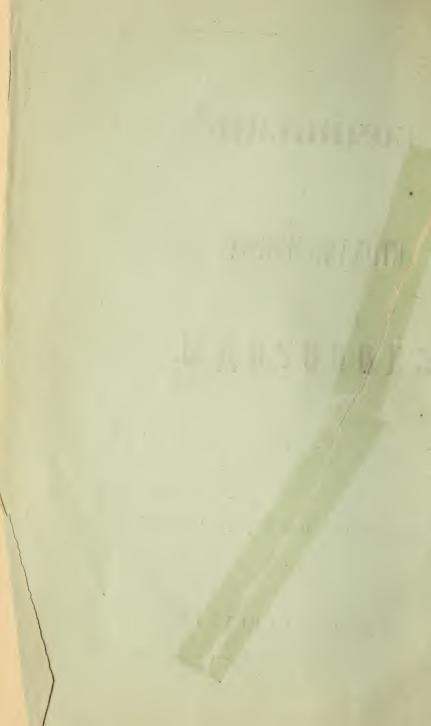

## COUNTEHIA

Г. С.

# СКОВОРОДЫ.







Skovorada, Grigoris Sarvich

Sochenenica.

## RIHIHHUPOD

ВЪ СТИХАХЪ И ПРОЗЪ

## ГРИГОРІЯ САВИЧА

## СКОВОРОДЫ.

съ его портретомъ и почеркомъ его руки.

Всякому городу, правъ и права, Всяка имъстъ свой умъ голова, А миъ одна только въ свътъ дума Какъ бы умереть пе безъ ума.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. М DCCC LXI. PG3317

#### ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тъмъ, чтобы по отпечатании представлено было въ ценсурный комитетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ. Декабря 27 дня, 1860 года.

Ценсоръ, Архимандрить Сергій.

The June 5,56

Украйна и Малороссія и понынѣ помнятъ о своемъ «пішть», старцѣ Сковородѣ, которыѣ жилъ столѣтіе тому назадъ, и котораго сочиненія считались народными.

Теперь они напечатаны съ старинной рукописи съ пріобщеніемъ къ нимъ другихъ сочиненій, принадлежащихъ также Сковородъ. Самая же рукопись стариннаго почерка съ портретомъ на полулистъ, препровождена, по отпечатаніи, въ библіотеку Императорскаго Харьковскаго университета.

Григорій Савичъ Сковорода принадлежитъ къ числу замѣчательнѣйшихъ людей своего времени. Онъ былъ украинскій поэтъ, философъ, мужъ добродѣтельный и христіанинъ, въ полномъ смыслѣ слова. Ему суждено было оставить по себѣ глубокій слѣдъ въ умахъ современниковъ. Григорій Савичъ былъ оригиналь-

ный человъкъ и причудливый, туземный странствующій философъ. Сначала онъ былъ извъстенъ подъ именемъ «Украинскаго Діогена»; а потомъ называли его «Украинскимъ Ломо-носовымъ.»

Устныя народныя преданія того края гласять, что онъ слушаль заграницею высшіекурсы богословія, и въ бытность свою уже учителемъ при Харьковскомъ духовномъ коллегіумъ, за вольныя въ то время мысли въ наукахъ, вышедши въ отставку, пожелаль быть мыслителемъ свободнымъ. Онъ родился въ-Полтавской. губ. Лубенскаго округа, въ селъ Чернухахъ, 1721 года, въ царствование Петра-Великаго; а скончался въ Харьковск. губ. въ слободъ Ивановкъ, принадлежавшей другу его, М. И. Ковалевскому, въ 1794 году, октября 29 дня, имъя отъ роду 72 года. Похоронили Григорія Савича, по собственному его зав'ящанію, близь состдней съ Пвановкою рощи. На памятникъ ему выръзана, имъ - же составленная для себя и завъщанная надпись:

«Міръ мене ловиль; но не поймаль!».

### САДЪ БОЖЕСТВЕННЫХЪ ПЪСНЕЙ, ПРО-ЗЯБШІЙ ИЗЪ ЗЕРНЪ СВЯЩЕННАГО ПИ-САНІЯ.

I.

Блажени непорочній въ путь, ходящій въ законт Господни.

Боится народъ — сойти гнить во гробъ, Чтобъ не былъ послъ участный, Гат горитъ огонь неугасный. А смерть есть святая: кончитъ наша злая, — И сводитъ съ злой войны въ покой.

О, смерть сія свята!

Не боится совъсть чиста ниже перуна огниста.

Сей огнемъ адскимъ не жжется:

Сему жизнь райска живется.

О, гръхъ-то смерть родитъ, живу смерть наводитъ!

Изъ смерти адъ, души жжетъ градъ.

О смерть сія люта!
О, блаженъ, блаженъ, кто съ самихъ пеленъ
Посвятилъ себя Христови:

День и нощь мыслить въ Его словъ. Взявъ иго благое, и бремя легкое, Къ сему обыкъ, къ сему навыкъ.

О, жребій сей святый!

Кто сея отвъдаль сласти, въкъ въ мірскихъ не можетъ пасти.

Въ наготахъ, въ бъдахъ не скучитъ: Ни огнь отъ того, ни мечъ его не отлучитъ. Все сладостію онъ разводитъ, горькое на сердце не всходитъ.

Развъ тому, если кому
Далъ знать искусъ драгій!

Христе, жизнь моя, умерый за мя!
Долженъ быль тебъ начатки—
Лътъ моихъ даю остатки....

Сотри съ сердца качень, зажги въ немъ твой
пламень!

Да мертвъ страстямъ и злымъ сластямъ Живу тебъ, мой свътъ!

А какъ отъ гръховъ воскресну, какъ одъну плоть небесну,

Ты во миѣ, я въ тебѣ вселюся, сладости твоей насыщуся.

Съ тобою въ бесёдё, съ тобою въ совете, Канъ дня заходъ, какъ утра всходъ! О, се златыхъ векъ лётъ!

(Сложена 1757 лъта).

По земли ходяще, созданіе (жилище) имамы на небестать (2 кор. 4, 1).

Оставь, о духъ мой, вскоръ вст земляныя мъ-

Взойди, духъ мой, на горы, гдъ правда жи-

Гдъ покой, тишина отъ въчныхъ царствуетъ лътъ!

Гдъ блещетъ та страна, въ коей неприступный свътъ.

Оставь земныя печали, и суетность мірскихъ дълъ!

Будь чистъ хоть на часъ малый, дабы ты въ выспрь взлетълъ,

Гдѣ обитаетъ Господь, гдѣ невечерня заря, Гдѣ всѣ ангельскіе чины лице Его выну зрятъ. Се сілоамскія воды! омый скверну отъ очесъ! Омый всѣ членовъ роды, дабы взлетѣть до небесъ!

Ибо сердцемъ нечистъ не можетъ Бога узръть, И нельзя до тъхъ мъстъ земляному долетъть. Душа наша тълеснымъ не можетъ довольна быть, Она только небеснымъ горитъ скуку насытить. Какъ потокъ къ морю скоръ, какъ сталь къ магниту прядетъ,

Пламень дрожить до горь, такъ духъ нашъкъ Богу взоръ рветъ.

Кинь весь міръ сей лукавый: онъ въ точь есть темный адъ.

Пусть льститъ невъждъ врагъ черный, ты въ-

И по землъ ходя, вселися на небесахъ, Какъ учитъ Павелъ тя въ своихъ чистыхъ словесахъ.

Спѣши-жъ во вѣчну радость крыльями умными отсель

Ты тамъ обновишь младость, какъ быстропарный орелъ.

О треблаженна стать: всего паче словесе. Кто въ свой умъ можетъ взять? развѣ сшедый съ небесе.

#### III.

Прорасте на землѣ быліе травное. Сирљиь: Кости твож прозябнуть, яко трава и разботѣють. Исаія.

Весна люба ахъ пришла!
Зима люта ахъ прошла!
Уже сады разцвъли
И соло́вьевъ навели.
Ахъ ты печаль прочь отсель!
Не безобразь красныхъ селъ.
Бъги себъ въ болота,
Въ подземныя ворота;

Бъги себъ прочь во адъ! Не для тебя рай и садъ.

Душа моя процвъла И радостей навела. Счастливъ тотъ и безъ утъхъ,

Счастливъ тотъ и безъ утёхъ, Кто побъдилъ смертный гръхъ.

Душа его Божій градъ, Душа его Божій садъ! Всегда сей садъ даетъ цвѣты, Всегда сей садъ даетъ плоды.

Всегда весна тамъ цвътетъ, И листъ его не падетъ.

О, Боже мой, ты мнъ градъ!

О, Боже мой, ты мит садъ! Невинность мит цвтты.

Любовь и миръ-то плоды. Душа моя есть верба,

А ты еси ей вода.

Питай меня въ сей водъ, Утъшь меня въ сей бъдъ. Я ничего не боюсь... Однихъ гръховъ я страшусь.

> Убей во мнъ всякій гръхъ: Се ключъ моихъ всъхъ утъхъ.

#### IV.

#### РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ.

€ъ нами Богъ, разумъйте языцы. Сирњи: Помаза насъ Ботъ Духомъ, посла Духа Сына своего въ сердца наша.

> Ангелы снижайтеся, Ко землъ сближайтеся, Господь бо сотворшій въки, Живетъ нынъ съ человъки.

> > Станьте хоромъ, Вси соборомъ, Веселитеся: яко съ нами Богъ!

Се часъ исполняется!
Се сынъ приближается!
Се лъта пришла кончина,
Се Богъ посылаетъ Сына.

День приходить, Дъва ро́дить, Веселитеся: яко съ нами Богъ!

Объщанъ пророками, Отчими нароками, Ръшитъ во послъдня лъта --Печать новаго завъта.

> Духъ свободы Внутрь насъ роди, Веселитеся: яко съ нами Богъ!

Даніиловъ каменю, Изъ купины пламеню Нестченный отпадаешь, Огнь стна не попаляешь,

Се нашъ пламень,
Се нашъ пламень,
Веселитеся: яко съ нами Богъ!
Расти-жъ благодатію
Новый нашъ ходатаю,
Расти да возможешь стати,
Да попалишь супостаты.

Се вселенну Зря спасенну,

Веселитеся: яко съ нами Богъ!

Мы-жъ Тебъ рожденному, Господеви блаженному, Сердца всъхъ насъ отверзаемъ, Въ душевный домъ принимаемъ.

> Пъснь спъвая, Восклицая Веселитеся: яко съ нами Богъ!

#### V.

#### РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ.

Роди Сына своего Первенца, и повитъ Его, и положи Его въ яслехъ.

Тайна странна и преславна! Се вертепъ вмъсто небесъ. Дъва херувимовъ главна, И престоломъ вышнимъ днесь. А помъщенъ тотъ въ ясляхъ полно, Коего есть недовольно

Чтобъ вмѣстить и небо небесъ. О блаженны тіи очи, Что на сію тайну зрятъ, Коихъ въ злой мірской полночи Привела къ Богу заря. Ангельскій умъ тайну видитъ, Апостольскій мужъ не провидитъ

Та бо всёмъ буйство имъ есть.

#### YI.

#### воскресенію христову.

Единін-на-десять ученицы идоша въ Галилею въ гору, аможе повель имъ Інсусъ.

Кто ли мене разлучитъ
Отъ любви Твоей!
Можетъ ли мнѣ наскучить
Дивный пламень сей!
Пусть вось міра, отбётин

Пусть весь міръ отбѣжитъ, Я буду въ Тебѣ жить,

O Incyce!

Веди мене съ собою Въ горній путь на крестъ, Радъ я жить надъ горою: Брошу дольню персть.

Смерть Твоя мнѣ животъ, Желчь Твоя—сластей родъ, О Іисусе!

Язвы Твои суровы— То моя печать; Вънецъ миъ Твой терновый— Славы-благодать!

> Твой сей поносный кресть— Се мнъ хвала и честь,

> > O Incyce!

Зерно пшенично на нивахъ Если сгніетъ, Внъшность если не жива, То въ плодъ внутрь цвътетъ.

За одинъ старый класъ
Въ грядущій лътній часъ
Сторичный доста плож

Сторичный дасть плодъ.

Сраспни мое ты тѣло, Спригвозди на крестъ, Пусть буду извнѣ не цѣлый, Дабы внутрь воскресъ.

> Пусть внѣшній мой исчезнетъ Да новый внутрь цвѣтетъ: Се смерть животна!

О новый мой Адаме,

О краситишій сынъ,

О всесвътный храме,

О буйство Авинъ!

Подъ буйствомъ твоимъ свътъ, Подъ смертію—жизнь безъ лѣтъ, Коль темный закровъ! (\*)

#### VII.

#### Воскресению Христову.

0! 0! Бъжите на горы! Захарія. Востани спяй! Покой даетъ Богъ на горъ сей. Исаія.

Объяли вкругъ мя раны смертоносны, Адовы бъды обощли несносны, Найде бо страхъ и тьма. Ахъ година люта! Злая минута!

Бодетъ утробу тернъ болъзни твердый, Скорбна душа мнъ, Скорбна даже до смерти. Ахъ! кто-жъ мя отъ сего часа избавитъ? Кто мя исправитъ?

<sup>(\*)</sup> Конечно для тёхъ, коп, подобно Анинянамъ, въ томъ только и время проводятъ, что говорятъ или слушаютъ что нибудь новое. Дъян. 17, 21.

Такъ Африканскій страждеть елень скорый: Онъ птицъ быстръе, пить спъщитъ подъ

горы.

Ахъ жажда жжетъ внутрь, Насыщенна гадомъ И всякимъ ядомъ!

Я на Голгову поскоръй поспъю, Тамъ виситъ врачъ мой Межъ двою злодъю; Се Іоаннъ здъ при крестъ рыдаетъ, Крестъ лобызаетъ.

О Інсусе! О моя отрада!
Здѣ ли живеши?
О страдальцовъ радость!
Даждь спасительну мнѣ цѣльбу въ сей страсти,
Не даждь на вѣкъ пасти.

#### VIII.

### Святому Духу.

Духъ Твой благій наставить мя на землю праву; Егда снизшедъ языки слія раздёляша языки Вышній.

Голова всяка свой имбетъ смыслъ, Сердцу всякому своя любовь, И неоднака всемъ живущимъ мыслъ: Тотъ овецъ любитъ, а тотъ козловъ.

Такъ и мнѣ вольность одна есть нравна, И безпечальный препростый путь. Се моя мѣра въ житіи главна, Весь окончится мой циркуль тутъ.

Ты людскихъ видишь, сидяй высоко, Разныхъ толь мижній безсчетну смъсь; Аще же не право зритъ мое око, Ты мене, Отче, настави днесь.

Ты, Святый Боже, и вёковъ творецъ, Утверди сіе, что самъ создалъ; При Тебъ сможетъ все въ благій конецъ, Такъ попасти, какъ въ магнитну сталь.

Тотъ на восточный, сей въ вечерній край, Плыветъ ко счастью со всёхъ вётрилъ; Иный въ полночной странт видитъ рай Иный на полдень путь свой открылъ.

Одинъ говоритъ: вотъ кто-то коситъ! Другій споритъ: се! ктось стрижетъ? А сей со всей мочи голоситъ Скажи: кій бисъ намъ мысль съчетъ?

#### IX.

Блаженъ мужъ, нже въ премудрости умретъ, и нже въ разумъ своемъ поучится святынъ. Сиражъ.

Всякому городу нравъ и права, Всяка имъетъ свой умъ голова, Всякому горлу свой есть вкусъ каковъ Всякому сердцу своя есть любовь. А мит одна только въ сердит дума. А мит одна только не идетъ съ ума.

Петръ для чиновъ углы панскіе третъ, Федоръ-купецъ при аршинѣ все лжетъ, Тотъ строитъ домъ свой на новой манеръ, Тотъ все въ процентахъ, пожалуй, повѣрь. А мнѣ одна только въ сердцѣ дума, А мнѣ одна только не идетъ съ ума.

Тотъ непрестанно стягаетъ грунта, Сей иностранный заводитъ скота, Тъ формируютъ на ловлю собакъ, Сихъ шумитъ домъ отъ гостей, какъкабакъ. А мнъ одна только въ сердиъ дума, А мнъ одна только не идетъ съ ума.

Тотъ строитъ на свой ладъ юриста права, Съ диспутъ студенту трещитъ голова, Тъхъ безпокоитъ Венеринъ Амуръ, Всякому голову мучитъ свой дуръ. А мнъ одна только въ свътъ дума Какъ бы умереть не безъ ума.

Смерть съ страшной замашкой колосъ
Ты не щадишь и царскихъ волосъ,
Ты не глядишь, гдъ мужикъ, и гдъ царь,
Все жрешь такъ, какъ солому пожаръ.
Кто-жъ на ея плюетъ острую сталь?
Тотъ, чія совъсть, какъ чистый хрусталь..

#### X.

Бездна бездну призываеть. Сиръчь: въ законъ Господни воля его.

Нельзя бездны океана Горстью персти забросать, Нельзя огненнаго стана

Скудной каплей прохлаждать. Возможеть ли въ темной яснинъ гулять орель,

Когда въ поднебесный край вылетълъ онъ.

Такъ сытъ плотскимъ не будетъ Духъ! Бездна духъ есть въ человъкъ, Водъ всъхъ ширшій и небесъ;

Водъ всъхъ ширшій и небесъ; Не насытится тъмъ въ въки, Что плъняетъ зракъ очесъ.

Отсюду-то скука, внутрь скрежетъ, печаль, Отсюда несытость, изъ капли горшій жаръ.

Знай, сытъ плотскимъ не будетъ

Духъ!

О роде плотскій, невѣжды! Доколѣ ты тяжкосердъ? Возведи, сердечный, вѣжды, Взглянь выспрь на небесну твердь.

Чему ты не ищешь знать, что то зовется Богь? Чему не толчешь, чтобъ увидъть Его ты могь? Бездна бездну удовлить вдругь.

#### XI.

Блажени ниціи думомъ. Премудрость книжника, во благовременіи призовется, и умаляйся въ дѣяніихъ своихъ умудрится. Сирахъ: умудритеся и разумѣйте.

Не пойду въ городъ богатый, Буду по полямъ я жить; Буду въкъ мой коротати, Гдъ время тихо бъжитъ.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

Города славны высоки На море печалей пхнутъ; Ворота красны широки Въ неволю горьку ведутъ.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

Не хочу твадить на море, Не хочу красных одеждъ; Подъ ними кроется горе, Печали, страхъ и мятежъ.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина! Не хочу за барабаномъ Идти плънять городовъ; Не хочу и штатскимъ саномъ Пугать мелочныхъ чиновъ.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

Не хочу и наукъ новыхъ, Кромъ здраваго ума, Кромъ умностей Христовыхъ, Въ коихъ сладостна дума.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

Ничего я не желатель. Кромъ хлъба да воды; Нищета мнъ есть пріятель, Давно съ нею мы сваты.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

Если нъту нуждъ тълесныхъ, Есть покой да доля злата; Кромъ въчностей небесныхъ, Мнъ сія одна жизнь свята.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

А если до такой угоды И гръхъ еще побъдить, То не знаю сей выгоды Возможетъ ли лучше быть.

О дубрава! о зелена! О мать моя родна! Въ тебъ жизнь увеселенна, Въ тебъ покой, тишина!

Здравствуй моей мысли покою, Ты во въки будешь мой; Добръ мнъ быти съ тобою, Ты мой въ въкъ будь, а я твой.

О дубрава! о свобода! Въ тебъ я началъ мудръть, До тебе моя природа, Въ тебъ хочу умереть.

XII.

Изыдите отъ среды ихъ..... прінди, брате мой, водворимся на селъ: тамо роди тя мати твоя. Ппскъ пъскей.

> Ахъ поля, поля зелены, Поля цвътьми испещренны;

Ахъ долины яры, Круглы могилы бугры. Ахъ вы водъ потоки чисты, Ахъ вы берега трависты, Ахъ ваши волоса. Вы кудрявые лъса. Жаворонокъ межъ подями Соловейко межъ садами. Тотъ выспрь летя сверчитъ, А сей на вътывяхъ свиститъ. А когда взощла денница Свищетъ въ той часъ всяка птица, Музыкою воздухъ Растворенный шумитъ вкругъ. Только солнце выникаетъ, Пастухъ овцы выгоняетъ, И на свою свиръль Выдаетъ дрожащій трель. Пропадите думы трудны, А я съ хлъба кускомъ Умру на мъстъ такомъ.

#### XIII.

### Древняя Малороссійская басня о суетъ и лести мірской.

На стражи моей стану и взыду на камень. Авсакума.
Колика слава нынъ?
Зри на буйность въ сей гордынъ,

О Израиль! гидры звёря.... (\*) Коль велика въ ономъ мёра, Нужно разумёти.

Нынт скипетръ и булава,
Утро вставши худа слава.
Сердце прободаетъ сквозт,
Руцт связанны и нозт.
Какъ избъгнуть съти?

Днесь піяна скачетъ воля...
Утро вставши тщетна доля,
О Израиль! водна звъря,
Камо цъль ведетъ и мъра,
Нужно то прозръти.

Сиренъ льстивыхъ океанъ! (\*\*)

Сладкимъ гласомъ обуянъ!

Бъдная душа на пути

Хощетъ на всегда уснути,

Не доплывши брега.

Плоть! Міръ! О несытый Аде! Вет тебт ядь, ветмъ ты яде!

2

<sup>(\*)</sup> Упоминаетъ о предревней баснѣ—о седмиглавой змів, именуемой Гидра, спрѣчь змін водной. Со зміемъ симъ бородся древній герой Ираклій. Отсѣченна одна глава, вдругъ на то мѣсто произрастало двѣ или три. Что дѣлать? Ираклій, съ помощію друга своего, разженнымъ желѣзомъ прижегъ каждую главу; и такъ почилъ отъ брани.

<sup>(\*\*)</sup> Спрена, Еллин. Zείρτ. Сей уродъ прекраснымъ лицемъ и сладчайшимъ гласомъ привлекаетъ къ себъ и сонъ наводитъ мореплавателямъ. Здѣсь они (мореплаватели), забывъ все и презрѣвъ гавань и отечество, разбиваютъ свои жарабли о подводные камии.

День и нощь челюстьми зѣваешь, Всѣхъ безъ взгляда поглощаешь. Кто избѣгнетъ сѣти?

Се пучина всёхъ есть жруща,
Се есть челюсть всёхъ ядуща,
О Пзраиль! кита звёря... (\*)
Се тебё толкъ, мёть и мёра!
Плоть не насыщаетъ.

Ахъ простри бодро вътрила,

И ума твоего крыла;

Пловучи по бурну морю... (\*\*)

Возведи зеницы въ гору

Да путь потекутъ правъ.

Лучше жить въ пустынъ,
Затворившись въ яснинъ,
Пребывать въ мъстахъ безвъстныхъ,
И не слышать гласовъ лестныхъ,
Во адъ насъ влекущихъ.

<sup>(\*)</sup> Китъ значитъ страсть. Что есть страсть? — Есть то же, что смертный гръхь. — Но что есть гръхъ? Гръхъ есть мучительная воля; она-то есть сребролюбіе, честолюбіе, сластолюбіе. Сіи - то гидра и китъ пожираютъ и мучатъ всъхъ на моръ міра сего. Они тоже есть и адъ. Блаженъ, кто нъсть рабъ сему трегубому языку. Помен 7 гръховъ, сіе есть 7 мучительныхъ мыслей, и увъси гидру. Не въси ли, яко мысль есть зерно и глава дълу? Омерзищася въ начинаніяхъ своихъ.

<sup>(\*\*)</sup> Житіе наше есть море. Тълишко — лодочка, мысли есть то въяніе вътровъ, гавань блаженства. Коль же красна ръчь сія! Ума твоего крыла..... итица бо есть сердце наше, и аще оно не увязло, можетъ вознестись ими: Душа наша, яко птица избавися....

Будь ты мнѣ защитникъ тщивый, Будь Іона прозорливый, Главы попали змінны, Китовой изъ блевотины Чтобъ вскочить на Кифу. (\*) (Обновлена въ 1782-мъ лѣтѣ).

#### XIV.

### Великой Субботъ.

Почи Богъ въ день седьмый... Аще внидутъ въ покой мой....

Лежишь во гробъ, празднуещь Субботу, По трудахъ тяжкихъ... по кровавомъ поту. Князь никоихъ дълъ въ тебъ не имъетъ, Князь сего міра..., что всъми владъетъ.

#### О неслыханные се слъды!

(\*) Кифа, правильное-жь Кефа, есть слово еврейское. Еллин. Пётра: сіе есть каменная гора, Иольск. скала. Она часто кораблямь бываеть пристань съ городомъ. Сей есть образь блаженства, мъста злачнаге, гдв человъкъ отъ китовъ, отъ сиренъ, и отъ волненій мірскихъ упокоивается. По оному: на мъсть злачнъ всели мя... Сіе имя Кифа даеть Христосъ Петру Апостолу Перво-Верховному.

Для чего? Для того, что святыня и блаженство есть тожде. Лля чего? Для того, что то и другое обитаетъ въ сердцъ. Сердце же, а не плоть, есть истиннымъ человъкомъ. Чистое сердце, святыня, блаженство, истинный человъкъ, есть тожде. Сего ради всякій христіанинъ, имущій сердце чистое, есть и сынъ голубовъ и Кифа. Аввакумъ стоитъ на собственной своей стражъ: на стражъ моей стану, и взыду на Кифу, Похоти мірскія суть: честолюбіе, сребролюбіе, сластолюбіе. Въ то время сердце есть адъ и змій, изблевающій горькія и скверныя оныя воды... возволО новый роде побъды!
О сыне Давидовъ!
Сыне Давидовъ! Лазаря воззвавый,
Съ мудростей земныхъ до небесной славы.
Убій тълесну и во мнт работу,
Даждь мнт съ тобою праздновать Субботу.
Даждь мнт ходить въ твои слъды,
Даждь новый родъ сей побъды.

#### XV.

Житейское море воздвизаемое зря... и проч.

Видя житія сего горе, Кипящимъ какъ Чермное море, Вихремъ скорбей, напастей, бъдъ, Разслабъ, ужаснулся побъдъ.

О горе сущимъ въ немъ! Возвратился я бъдный, Боже мой, въ горы, Чтобъ не скрытись съ фараономъ въ моръ.

Се къ пристани тихой бъжу, И воплемъ плачевнымъ глашу,

Господь пасеть мя... на водь покойнь воспитаща... Лучшій мужь долготерпъливь, нежели разоряяй грады, сіс есть державу имущій надь страстьми... сотвориль еси нась Бо-

гу нашему Цари и Іереи...

нуются нечестивій и почити не возмогуть. Гробъ отверзеть гортань ихъ. Вси сій во святомь инсьмів не только китами и зміями, но исомь, изблевающимь и на блевотину возвращающимся и мочащимь ко стінів, именуются. Ріки бо сердца ихъ суть вода неключима, разділяемая отъ водь оныхъ... Ріки отъ чрева потекуть воды живыя... Отрыгну сердце мое слово благо... вся бо Церковь утвержденная на Кифв... постъ...

## Воздъвъ горъ руцъ:

О Христе! не даждь сотлёть во адё, Даждьмиё въ твоемъ жить небесномъ градё, Да не повлечетъ мя въ свой слёдъ Блудница міръ, сей темный свётъ.

О милости бездна!

#### XVI.

Дугу мою (поставлю) полагаю въ облацъ.

Прошли облака, радостно дуга сіяеть, Прошла вся тоска, свъть намъ блистаеть. Веселіе сердечное есть чистый свъть вёдра, (\*) Если миноваль мракъ и шумъ мірскаго вътра.

О прелестный міръ! ты мнѣ океана пучина, Ты мракъ, облако, вихрь, тоска, кручина! Се радуга прекрасная, мнѣ вёдро блистаетъ, Сердечная голубочка, мнѣ миръ вѣщаетъ.

Прощай, о печаль! прощай, прощай, зла утроба!

Я на ноги всталь: воскресь отъ гроба. О отрасле Давыдовска! ты брегъ мнъ и Кифа, Ты радуга, жизнь, вёдро мнъ, свътъ, миръ, олива.

<sup>(\*)</sup> Вёдро-значить небесную свътлость и чистоту воздуха вошло въ Славянскій языкь изъ Еллинскаго. У нихъ свътлость воздуха глаголется: τόφαιδρον 'врау В

#### XVII.

Господь гордымъ противится, смпреннымъ же даетъ бла-голать.

Ой ты птичка желтобока, Не клади гнъзда высоко; Клади на зеленой травкъ, На молоденькой муравкъ.

Вотъ! ястребъ надъ головою Виситъ, хощетъ ухватить... Вашею живетъ онъ кровью:

Вотъ, вотъ! онъ почти острить.

Стоитъ яворъ надъ горою, Все киваетъ головою; Буйны вътры повъваютъ, Руки явору ломаютъ.

А вербочки шумятъ низко, Волокутъ меня до сна,

Тутъ течетъ поточекъ близко, Видно воду ажъ до дна.

На что же мив зачышляти,
Что въ селв родила мати?
Нехай у твхъ мозокъ рвется.

Бто высоко въ гору диется.

Кто высоко въ гору дмется. А я буду себъ тихо

Коротати малый вѣкъ,

Такъ минетъ мене все лихо, Счастливъ буду человъкъ.

#### XVIII.

Нъсть наша брань къ плоти и крови, попереши льва и змія. Воспрішмите мечь духовный, иже есть глаголь Божій.

Ахъ ты тоска проклята, О, докучлива печаль! Грызешь ты меня изъ млада, Какъ моль платье, какъ ржа сталь.

Ахъ ты скука!
Ахъ ты мука!
Люта мука!
Гдъ ни пойду, все съ тобою
Вездъ всякій часъ,
Ты такъ, какъ рыба съ водою,
Всегда возлъ насъ.

Ахъ ты скука! Ахъ ты мука! Люта мука! Звъряку злу заколешь,

Если возьмешь острый ножъ, А скуки не поборешь, Хоть мечъ будетъ и хорошъ.

> Ахъ ты скука! Ахъ ты мука! Люта мука!

Добросердечное слово Колетъ сихъ звърей, Оно завсегда готово Внутрь твоихъ мыслей.

Ахъ ты скука! Ахъ ты мука! Люта мука!

Христе! Ты мечь небесный Въ плоти нашея ножнахъ! Услыши вопль нашъ слезный, Пощади насъ въ сихъ звъряхъ.

Ахъ ты скука! Ахъ ты мука! Люта мука!

Твой намъ свыше гласъ пресладкій Аще возгремитъ, Какъ молнія полкъ всёхъ гадкихъ Звёрей разразитъ.

Прочь ты скука! Прочь ты мука! Люта мука!

Сложена 1758 года, въ степяхъ Переяславскихъ, въ сель Каврав.

#### XIX.

Возвъсти ми, Его же возлюби душа моя, гдъ пасеши, гдъ почиваещи въ полдень.

Счастіе, гдѣ ты живешь? Горлицы, скажите. Въ полѣ ли овцы пасешь?— Голуби, возвъстите.

О счастіе, нашъ ясный свътъ! О счастіе, нашъ красный цвътъ! Ты мати, намъ покажися!

Счастіе, гдѣ ты живешь?— Мудрые, скажите. Въ небѣ ли ты пиво пьешь?— Книжники, возвъстите.

> О счастіе, нашъ ясный свътъ! О счастіе, нашъ красный цвътъ! Ты мати, намъ покажися!

Книжники вотъ всё молчать, Птицы тоже всё нёмы; Не говорятъ, где есть мать? Мы же сами не вёмы.

> О счастіе, нашъ ясный свѣтъ! О счастіе, нашъ красный цвѣтъ! Ты мати, намъ покажися!

Счастія нѣтъ на земли, Счастія нѣтъ и на небѣ; Не заключилось въ углѣ, Индѣ искать его треба.

> О счастіе, нашъ ясный свѣтъ! О счастіе, нашъ краєный цвѣтъ! Ты мати, намъ покажися!

Небо, земля и луна, Звъзды всъ прощайте! Всъ вы миъ гавань дурна, Впредь не ожидайте. О счастіе, нашъ ясный свътъ! О счастіе, нашъ красный цвътъ! Ты мати, намъ покажися!

Вст я минулъ небеса, Негли въ дали гдт обрящу, И преисподнюю всю, Негли его гдт я срящу.

> О счастіе, нашъ ясный свъть! О счастіе, нашъ красный цвъть! Ты мати, намъ покажися!

Се мой любезный просторъ — Скачетъ младый елень Выше небесъ, выше горъ, Кринъ мой чистъ и зеленъ.

> О счастіе, мой свътъ ясный! О счастіе, мой цвътъ красный! Ты мати, намъ показалась.

Сладость его есть гортань, Очи голубины, Весь есть любовь и харрань, Руцъ кристаллины.

> О счастіе, мой свътъ ясный! . О счастіе, мой цвътъ красный! Ты мати, намъ показалась.

Не прикасайся ты мнъ, Абіе мя срящешь; Не обрътай мя извиъ, Абіе обрящешь. О счастіе, мой свётъ ясный! О счастіе, мой цвётъ красный! Ты мати, намъ показалась.

Ахъ, обрати ко мнъ твой взоръ! Онъ мя воскрыляють, Выше стихій, выше горъ Онъ мя восторгаетъ.

> О счастіе, мой свъть ясный! О счастіе, мой цвъть красный! Ты мати, намь показалась.

Сядемъ себъ, брате мой, Сядемъ для бесъды, Сладокъ твой глаголъ живой, Чиститъ мнъ всъ бъды.

О счастіе, мой свътъ ясный!
О счастіе, мой пвътъ красный!
Ты мати, намъ показалась.
Въ полдень ты спишь на горахъ,

Стадо пасешь въ кринахъ. Не въ гергесенскихъ поляхъ, И не въ ихъ долинахъ.

> О счастіе, мой свъть ясный! О счастіе, мой цвъть красный! Ты мати, намь показалась.

#### XX.

Помни последняя твоя и во веки не согрешиши... есть путь мнящійся быти правь: последняя же его зрять во адъ-

Распростри вдаль твой взоръ и разумны лучи, И конецъ послъдній поминай, Всьхъ твоихъ дъль, въ кую мъть стръла улучить.

Наблюдай всёхъ желаній край.
На коихъ вещахъ основалъ ты домъ?
Если на камнъ, то домъ соблюдется,
Если-жъ на песцъ, твоихъ стать хоромъ
Отъ лица вихремъ разметется.
Всяка плоть песокъ есть и мірская слава;
И его вся омерзъетъ сласть.
Возлюби путь узкій, бъгай обща нрава,
Будь твоя Господь съ Давидомъ часть (\*).
Если нужно есть вернуться въ Сіонъ (\*\*),
То зачъмъ тебъ въ міръ сей снисходить?
Путь опасенъ есть въ Іерихонъ (\*\*\*)

<sup>(&#</sup>x27;) Часть моя еси Господи... Боже сердца моего: и часть моя Боже во въки.

<sup>(\*\*)</sup> Сіонь—слово еврейское, значить то-же, что Еллинск-Пυдто. Рим. specula, назывался Римскій замокь-Зорь, стража, горница.

<sup>(\*\*\*)</sup> Іерихонъ-градь есть образь суетнаго міра льстиваго. Онь широкимь, сирвчь, роскошнымь путемь вводитьюныхь въ разбойники, сіе есть, въ челюсти зміниы и гидрины, въ смертные грахи.

Махіта рессатогит роспа Ірѕит рессатит. Ничто же есть лье грьха: и жало убо его инчто же ни въ семь, ни въ ономъ въць мучительные... Жало смерти гръхъ... Гръхопаденіе кто разумьеть! Блажень той единь, кто разумьеть. Блажень мужь, иже на пути гръшныхъ неста... открыт очи мон...

Живи въ градъ, вже всъхъ насъ мать. • Если же пустился ты въ сію дорогу: Богъ скоръе путь да преградитъ! Ибо знаешь, что снисшедши въ бездну многу, Умъ въ безднъ золь намъ не радитъ. О Ты! иже всегда Духъ той же еси, И число твоихъ не скудъетъ лътъ, Ты разбойничи въ насъ духи смъси! Пусть твоя сокрушитъ буря съть.

#### XXI.

Исчезоша въ суетъ дніе... искупующе время... упразднитеся и уразумъйте.

О дражайше жизни время! Коль тебя мы не щадимъ! Будто, какъ излишне бремя, Всюду мещемъ, не глядимъ.

Будто прожитое наше возвратится намъ назадъ,

Будто рѣки повернутся до своихъ ключей, Будто въ нашихъ рукахъ лѣта до прибавки взять,

Будто изъ несчетныхъ вткъ нашъ соткапъ дней!

Для чего-жъ мы жить желаемъ Лътъ на свътъ восемьсотъ, Ежели мы ихъ теряемъ На всякій безділиць родь?

Лучше часъ, да честно жить, нежъ скверно цълый день;

Лучше день одинъ, да свять отъ безбожна года; Лучше годъ одинъ да чистъ, нежъ десятокъ оскверненъ;

Лучше въ пользѣ десять лътъ, нежъ весь въкъ безъ плода.

Брось любезный другъ бездълья, Ирестчи толикій вредъ! Сей моментъ примись до дъла,

Воть, вотъ! время уплыветъ.

Ужъ не наше это время, что промчалось мимо насъ,

Ужъ не наше, что породитъ будуща пора. Днешній день лишь только нашъ, а не утрешній часъ,

Мы не знаемь, что вечерия принесеть заря.

Если-жъ не умъешь жити, Такъ учись фигуры сей.

Ахъ! не можетъ всякъ вийстити Разумъ хитрости твоей.

Знаю, что нашажизнь полна суетных вракъ, Знаю, что прежалка тварь на свътъ человъкъ, Знаю, чъмъ дольше жизнь, тъмъ горшій тотъ бълнякъ,

Знаю, что тотъ ослъпъ, кто загадалъ свой въкъ!

#### XXII.

Римскаго пеэта Горація, перетолкована малороссійскимъ діалектомъ въ 1765 году. Она начинается такъ:

Otium Divos rogat in patenti, и проч. Содержить благое наставление къ спокойной жиз ни.

> О покою нашъ небесный! Гдё ты екрылся съ нашихъ глазъ? Ты намъ обще всёмъ любезный, Въ разный путь разбилъ ты насъ.

За тобою то вътрила
Простираютъ въ корабляхъ,
Чтобъ могли тебя тъ крыла
На чужихъ сыскать странахъ.

За тобою марширують, Разоряють города, Цълый въкъ бомбардирують, Не достануть никогда.

Кажется живуть печали, По великихь бильшь домахь, Бильщь спокоенъ домикъ малый, Если нужды нътъ въ вещахъ.

Ахъ, ничёмъ мы не довольны! Се источникъ всёхъ скорбей. Разныхъ умъ затёевъ полный— Вотъ источникъ мятежей! Поудержимъ духъ несытый, Полно мучить краткій въкъ; Что намъ дастъ край знаменитый? Будешь тотъ же человъкъ.

Въдь печаль вездъ летаетъ, По землъ и по водъ; Сей бъсъ молнью обгоняетъ, Можетъ насъ сыскать вездъ.

Будемъ тѣмъ, что Богъ далъ, рады, Разбиваймо скорбь шутя, Полно насъ червямъ снѣдати, — Вотъ есть чаша всѣмъ людямъ.

Славны, напримъръ, герои — Ихъ побъды на поляхъ! Долго кто живетъ въ покоъ, Страждетъ въ старыхъ тотъ лътахъ.

Васъ Богъ одарилъ грунтами, Но вдругъ можетъ то пропасть; А мой жребій съ голяками.... Мить Богъ мудрости далъ часть.

Nihil est ab omni parte beatum. Есть чаша всёмъ людямъ.

#### XXIII.

# Отходная.

Отпу Гервасію Якубовичу, отходящему изъ Пвреяславля въ Бълградъ на Архимандритскій и судейскій чинъ въ 1758-мъ годъ.

Господь сохранитъ вхождение твое и исхождение твое, не дастъ во смятение ноги твоея.

ъдешь, хощешь насъ оставить, ъдешь веселъ, цълый, здравый! Будь тебъ вътры погодны!

Счастливый туда путь
Отсель тебъ будь!
Путніи исчезните страхи,
Спите подорожній прахи,
Скоропослушній кони
Да несутъ какъ по долини,

Счастливымъ слѣдомъ,
Какъ гладенькимъ льдомъ!
Облаки прочь вы невѣрны!
Не лейтесь дожди чрезмѣрны!
Вари не ожжи полуденный,
Свѣтомъ луны озаренный.

Счастливый сей путь Повсюду въ ночь будь! Той твои направить ноги, Кой далъ землю и дороги;

. Бодро сидяще высоко,
Путь твой хранящее око,
Счастливить сей отходъ
Благословить и входъ.
Радуйся страна счастлива!
Пріимешь мужа добротлива...
Брось завистливые нравы!
Втренъ есть Его познавый!
Счастливъ на степень,
Конечно блаженъ.

#### XXIV.

Епископу Іоанну Козловичу, входящему во градъ Переяславль на престолъ Епископскій 1750 года.

Тако да просвътится свъть вашь предъ человъки, яко да видять ваща добрая дъла.

Поспѣшай, гостю! поспѣшай!
Наши желанія увѣнчай!
Какъ мусикійскій сличный слухъ,
Услаждаетъ тѣло, и движетъ духъ,
Такъ всежеланный твой приходъ
Подвигъ цѣлый градъ и весь народъ.
Граде печальный, Переяславъ!
Чисто сиротство твое дознавъ,
Измѣну вышняго смотри,
Се свѣтлый день тебе озари!

По волнамъ твой корабль шалълъ, Се въ корабль твой паки кормчій сълъ.

Онъ путь управить до небесъ, Преднося Христовыхъ свъть словесъ; Въ немъ весь духовный узришь плодъ, Какъ бы въ чистомъ зерцалъ водъ, Агнцу послъдуя Христу, Кротко очистить исчистоту.

Онъ и дъломъ и языкомъ
Исцълитъ твой духъ язвленъ гръхомъ.
Сколько чистъйшій плоти духъ,
Сколько земнаго небесный кругъ,
Столько душевныхъ врачъ страстей
Превозвышаетъ плотскихъ врачей.

Христе! Источникъ благъ святой!
Ты духъ на пастыря излей твой,
Ты будь ему оригиналъ,
Чтобъ на его смотря поступалъ
Паствы его всякъ человъкъ,
И продолжи ему счастливый въкъ.

#### XXV.

Бълоградскому Епископу Іосафату Миткевичу, посъщающему вертоградъ духовнаго училища въ Харьковъ. (\*)

Господи! приэри съ пебесе и виждь, и посъти виноградъ сей.... Плодъ духовный есть: любовь, радость, миръ и т. д.

Вышнихъ наукъ саде святый!
Листъ розовый и цвътъ твой красный,
Пріими на тя веселый видъ!
Се возсія день твой благій!
Озарилъ тебе свътъ ясный!
Духъ дыша, тебе благословитъ.

Возвеселися о полкъ древесъ!
Большихъ и маленькихъ сонмъ весъ.
Пастырю нашъ! Образъ Христовъ!
Тихъ, благъ, кротокъ, милосердый!
Зерцало чистое добротъ,
Красны нести нозѣ готовъ!
Миръ благовѣсти намъ твердый,
Призри на сей священъ оплотъ.

<sup>(\*)</sup> Сей архіерей родился близь Кіева во градѣ Козельцѣ; быль пастырь просвѣщень, кротокъ, милосердъ, незлобивъ, правдолюбивъ, престолъ чувства, любви - свѣтильникъ; во вертоградѣ сего истиннаго вертоградаря Христова, и я три лѣта: 1760, 63 и 64-е, въ кое преставился отъ земли къ небеснымъ, бывъ дѣлателемъ, удивлялся прозоранвому его, щедрому и чистому сердцу, съ тайною моею любовію. Сего ради, именемъ всѣхъ любящихъ Бога и Божія книги, и Божія други, во память его, и во благодареніе ему, сему любезному другу Божію и человѣческому, яко же лепту, приношу сію пѣснь отъ мене. Любитель Священныя Библін Григорій Вар-Сава Сковорода.

Отъ тебе помощи весь онъ ждетъ, Сердие и руцъ тебъ даетъ.
Ты садъ напой, сей святый садъ, Токомъ водъ благочестивыхъ, Съ самыхъ Апостольскихъ ключей; Не допусти ересей идъ.
Отжени прочь всякъ родъ лживыхъ, Да родитъ духовныхъ царей.

Царство Царя простирая всъхъ, Адскій же скиптръ низвергая гр**ъхъ.** Да зритъ въ него бодрый взоръ твой!

При твоемъ неспящемъ взорѣ
И листъ его не отпадетъ;
Не листъ на немъ будетъ пустой
Лицемърно льстящъ, но вскоръ...
Въру, миръ, радость, кротость. любовь,
И иный весь святый родъ таковъ:
Такъ отъ тебе самъ Царей Царь
И сего народъ святъ проситъ.
И что-жъ тебе сего милъй?
Или Христу, кій лучшій даръ?
Се даръ первый, что приноситъ
Пастырь на паствъ святъ святъй!

Онъ же на дъло самъ укръпитъ И тебъ жизнь святу продолжитъ.

#### XXVI.

# О ТАЙНОМЪ ВНУТРЬ И ВЪЧНОМЪ ВЕСЕЛІИ БОГОЛЮБИВЫХЪ СЕРДЕЦЪ.

Веселіе животъ человѣку, и радованіе мужа долг оденствіе. Что пользы человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ, душу же свою отщетить?

Возлети на небеса,

Хоть въ версальскіе лѣса (\*),

Воздѣнь одежду золотую,

Воздѣнь и шапку парчевую.

Когда ты невеселъ,

То все ты нищъ и голъ.

Проживи хоть 300 лѣтъ,

Пробъги хоть цълый свътъ. Что тебъ то помогаетъ, Если сердце внутрь рыдаетъ?

Когда ты невесель, То все ты мертвъ и голъ. Завоюй земный весь шаръ,

Будь народамъ многимъ царь!

Что тебъ то помогаетъ,

Аще внутрь душа рыдаетъ. Когда ты невеселъ, То все ты подлъ и голъ.

<sup>(\*)</sup> Версалія именуется Французскаго царя эдемъ, спрычь рай, или сладостный садъ, неизрыченныхъ свытскихъ утыхъисполненъ.

Брось, пожалуй, думать мив Сколько жителей въ луив? Брось коперникански сферы! (\*) Глянь въ сердечныя пещеры!

Въ душъ твоей глаголъ,
Вотъ будешь съ нимъ веселъ!
Богъ есть лучшій астрономъ,
И найлучшій экономъ!

Мать блаженная натура
Не творить ничтоже сдура.
Нужнъйшее тебъ,
Найдешь ты самъ въ себъ.

Глянь, пожалуй, внутрь тебе, Сыщешь друга внутрь себе! Сыщешь тамъ вторую волю, Сыщешь въ злой блаженну долю.

Въ тюрьмѣ твоей тамъ свѣтъ, Въ грязи твоей тамъ цвѣтъ! Правду Августинъ пѣвалъ: И злу волю обличалъ.

Воля, адъ, (\*\*) твоя проклята, Воля наша пещь намъ ада!

<sup>(\*)</sup> Коперникъ есть новъйшій астрономъ; нынъ его систему, сиръчь планъ или типикъ небесныхъ круговъ, весь міръ приняль. Родился надъ Вислою, въ Польскомъ городъ Торунъ. Сфера есть слово Еллинское; словенскій—кругъ, клубъ, мячъ, глобусъ, гиря, шаръ, кругъ луны, кругъ солнца.

<sup>(\*\*)</sup> Адъ, слово Еллинское, значитъ темница, мъсто преисподнее, лишенное свъта, веселія и дражайшія злата свободы. Адскій узникъ есть зерцаломъ плънниковъ, мучительныя своея воли, и сія лютая фурія пепрерывно въчно ихъ мучитъ.

День, нощь челюстьми зѣваешь, Всѣхъ безъ взгляду поглощаешь.

Убій злу волю, братъ, Такъ упразднишь весь адъ! Боже! О живый глаголъ!

Кто есть безъ тебе весель?

Ты единъ всёмъ жизнь и радость, Ты единъ всёмъ рай и сладость! Убій злу волю въ насъ! Да твой владъетъ гласъ!

> Даждь пренужный даръ намъ сей. Славимъ Тя, Царя Царей!

Тя поетъ и вся вселенна, Въ семъ законъ сотворенна,

> Что нужность не трудна, Что трудность не нужна. (\*)

Какъ въ зернъ мамврійскій дубъ, такъ въ горчичномъ его словъ сокрылась вся высота богословскія пирамиды. Обрътній средь моря своея воли Божію волю — обръте Кифу, сиръчь гавань оную. На семъ камени утвержу всю церковь мою... Аще кто (преобразилъ) предалъ

Camoe сущее Августиново слово есть cie:
Tolle voluntatem propriam,
Et tolletur infernus.

Спрвчь.

Истреби волю собственную И истребится адъ.

<sup>(\*)</sup> Pro memoria,

т. е. припоминаніе.

волю свою во волю Божію, воспѣвая сіе... Исчезе сердце мое, и проч. Сему самъ Богъ есть сердцемъ. Воля, сердце, любовь, Богъ, духъ, рай, гавань, блаженство, вѣчность есть тожде. Сей не обуревается, имѣя сердце оное, его же волею вся управляются. Августиново слово дышетъ симъ... раздерите сердца ваша... возьмите иго мое на себе, умертвите уды ваша, не яко же хощете сіе творите... нѣсть наша брань противу плоти и крови... Враги человѣку домашніе его..., но аспида й василиска наст... Той сотретъ твою главу, и проч.

#### XXVII.

Кто сей есть, его же вътры и моря послушаютъ.

Челнокъ мой бурнъ вихрь шатаетъ, Се въ бездну, се выспрь ввергаетъ.

Ахъ нъсть мнъ днесь мира,
И нъсть мнъ кормила,
Съмя море пожираетъ.
Гора до небесъ восходитъ,
Другая до безднъ нисходитъ.

Надежда въ мнѣ таетъ,
Душа исчезаетъ,
Ждахъ: и се нѣсть помогаяй!
О пристанище безбѣдно!
Тихо, сладко, безнавѣтно!

О Маріинъ Сыне!
Ты буди едине
Кораблю моему брегомъ!
Ты въ кораблѣ моемъ спиши,
Востани! мой плачъ услыши!
Ахъ! запрети морю!
Даждь помощь мнѣ скорю!
Ахъ! востани моя славо!
Нзбави мя отъ напасти,
Смотри душетлѣнныя страсти:
Се духъ терзаютъ,
Жизнь огорчеваютъ;
Спаси мя. Тебъ молюся.

Слож ена 1785 года, сентября 17 дня, въ сель Великомъ Бурлу къ.

### XXVIII.

Της ῶρας ἀπόλαυε ταχό γὰς πάντα γηράσκει. Έ δέρος ἐξ ἐρίφου τραχό ἔθηκε τράγον. Сирѣчь

Наслаждайся дней твоихъ, Все бо вмалѣ состарѣетъ. Въ одно лѣто изъ козленка Сталъ косматый цапъ.

Осень намъ проходитъ, А весна прошла; Мать козленка родитъ, Такъ весна пришла.

Едва лѣто запало, А козля цапомъ стало.

Цапъ бородатый!
Ахъ отвержемъ печали!
Ахъ въкъ нашъ краткій, малый!
Будь сладкая жизнь!

Кто грусть въ утробъ Носитъ завсегда, Тотъ лежитъ во гробъ, Не жилъ никогда. О утъха и радость! О сердечная сладость!

Прямая ты жизнь! Не красна долготою, Но красна добротою

Какъ пъснь, такъ и жизнь! Живъ Богъ милосердый, Я его люблю; Онъ мнъ камень твердый, Сладко грусть терплю. Онъ живъ, не умирая, Живетъ же съ нимъ желая,

Моя и душа.

А кому онъ не служить, Пущай тотъ бъдный тужить,

Прямой сирота! Хочень ли жить въ сласти, Не завидь нигдѣ Будь сытъ съ малой части, Не убогъ вездѣ. Не бойся, смотря на гробные прахи И на дѣтскіе страхи.

Смерть—покой, не вредъ! Такъ живалъ Авинейскій, Проводилъ день-деньской. Въ садахъ Эпикуръ.

# МЕЛІОДА

на образъ зачатія пречистыя Богоматери, имущія подъ ногами кругъ міра. умаляющуюся луну и змія съ яблокомъ.

(Сей образъ стоить въ Богословской школѣ въ Харьковъ) Изображена сія меліода 1760 года, какъ былъ я учителемъ пінтическія школь.

Воззри! се Дъва стойтъ съ пречистыми руками! Яблоко, змій, міръ, луна подъ ся ногами. Яблокомъ является, плотска сласть безчест на. Въ кую влечетъ, какъ змій, плоть наша предестна.

Кругъ міра образуетъ, злу смѣсь мірскихъ мнѣ-

А луна знаменуетъ сънь мірскихъ имѣній. Побъди сія, Христосъ, и въ тебъ вселится! Будь, какъ Дъва, чистъ! Мудрость въ сластяхъ не вмъститея...

Хоть съ начала грёхъ пріятенъ, И по нёжнымъ ведетъ цвётамъ, Но опослъ есть ужасенъ, Сіе узритъ грёшникъ самъ.

> Скоро бо ввалится въ гръхъ, Тотчасъ лишается утъхъ, И чувствуетъ одну печаль.

О гръхъ! ты сначала сладокъ, И какъ благовонный бальзамъ, Но послъ какъ илъ и грязь, гадокъ Бываешь ты нашимъ сердцамъ.

Твой разлившійся по душт ядъ Опаляетъ какъ пламенный адъ, И нещадно мучитъ да жжетъ.

Ты съ виду сладостью обвить, И мы тебе жадно жремъ. Ты какъ ехидна ядовить, Но мы тебе въ руки беремъ,

> И глотаемъ, какъ сладчайшій медъ, Но въ ту же минуту чувствуемъ вредъ, Вредъ не внъ, а внутрь души.

Тьоя сначала личина Нашинъ кажется очамъ, Такъ какъ прекрасна картина, Всъмъ слъпо смотрящимъ намъ.

> Но вдругъ твоя проходитъ краса, И какъ смертоносная коса Устрашаетъ наши сердца.

Ты насъ, какъ агнецъ, встръчаешь, И являешь милый взоръ,

Но послъ, какъ волкъ, терзаешь, И заражаешь, какъ моръ.

> Точишь, какъ неусыпаемый червь, Рвешь и сиъдаешь, какъ лютый левъ.

О левъ! о червь! о скрыта моль!
Ты пучина всъхъ есть жруща,
И глотаешь какъ китъ тощъ;
Ты адска челюсть ядуща,
Зъваешь бо день и нощь.

Строиши съти какъ птицеловъ, П манишь насъ какъ младыхъ птенцовъ. О съть! О клъть! О хитръ обманъ!

Ты точно тотъ звърь лютъйшій, Коего зрълъ Богословъ Въ Откровеніи святъйшемъ, Имъвшаго седьмъ роговъ.

> Тъми рогами на всякой часъ Спъщитъ заклать и убити насъ.

О звърь! О тигръ! О аспидъ злый! Изъ твоихъ челюстей мечъ смерти Летитъ быстро и разитъ, И готовъ всъхъ насъ пожерти, Съчетъ, колитъ и язвитъ.

Отъ твоихъ острыхъ и лютыхъ стрѣлъ Ръдко кто не поврежденъ и цѣлъ.

О грѣхъ! о звѣрь! о лютый змій! Но грѣшникъ въ тебе влюбившись, Самаго себя вредитъ, И тобою омрачившись, Дремлетъ, спитъ и не радитъ.

Но сколь же онъ несчастливъ, бъднякъ, О семъ подумай прилежно всякъ, То отъ страху весь задрожишь.

Если-жъ кто грѣховна яда Не потщится изблевать, То тотъ уже возлѣ ада,— И нельзя его миновать.

> Кто бо имъстъ въ душъ сей ядъ, Тотъ въ себъ носитъ тартаръ и адъ Плоды гръховъ, страхъ и мятежъ,

#### СВЪТЪ.

Ахъ, ты свёте лестный, Ты сердце крушишь. Лютыми печальми Только мя сушишь.

> Теперь я сталь знать, Крѣпко примѣчать, Ахъ, какъ твои стрѣлы Меня уязвили

> > Ядовитыя.

Лести твоей, свѣте, Я прежде не зналъ, И за вѣрна друга Тебя я считалъ;

> Ажъ ты хитрый воръ, Въ томъ больше не спорь: Въ тебъ лесть обмана Жалка сердцу рана И весьма несносна.

Этотъ мив въ примвту Жалостный примвръ: Ходилъ я по сввту И часто самъ зрвлъ,

> Какъ онъ все мѣняетъ И всѣхъ оскорбляетъ Всему тамъ бѣда, Какъ вдругъ иногда Тотъ свѣтъ заиграетъ.

Силенъ, какъ высоко Летаетъ орелъ, Всъ птицы боятся, Когда онъ веселъ:

Надъ пъшимъ орломъ Вороны кругомъ; Летаютъ, горкочутъ, И злобно хлопочутъ, — Ахъ несносно жаль!

Какъ счастье служило, Нажилъ я друзей; Все тогда манило Ихъ къ дружбъ моей.

Теперь всё друзья
Палять изъ ружья,
Какъ бы въ мя попасть,
Чтобъ совсёмъ пропасть.

II чайка кигиче, Пзгинь ты, куличе!

## СЧАСТЬЕ.

Ахъ, счастье, счастье бёдное, злое!

Крушишь и печалишь ты сердце мое,
И самъ я не знаю, что мини чинити:

Жениться ли мнё, холостымъ ли быти?
Возьму я богатчу, будетъ укоряти;
Убогую взявши, нечёмъ снабдёвати;
Умная не дастъ мнё и слова сказать;
Аурную же стыдно людямъ показать.
Помелъ бы я въ купцы—не знаю божиться,
А не божившись, не можно разжиться;
Ношелъ бы въ солдаты—нётъ силы ни мало,
Рушкицу носити мини не пристало.

А такъ жити въ мірё—ото наше дёло!

Благодарность Малороссіянь за благодъянія Императрицы Екатерины. На Малороссійскомъ наръчін.

Ой годи намъ журптеся, пора перестаты, Дождалися отъ Царици за службу заплаты: Далы хлибъ, силь и граматы за вирныя службы; Отъ—теперъ мы, милы братья, забудемъ вси нужды!

Въ Тамани жыть, впрно служыть, граныцю держаты,

Рыбу ловить, горилку пить, щей — будымъ багаты;

Дальше, треба женытися и хлиба робыты, Хто прійды къ намъ изъ невирныхъ, то якъ врагивъ быты.

Слава Богу п Царици, а покой Гетману! Зличили намъ въ сердцахъ нашихъ великую рану...

Благодаримъ Императрицю, молимся Богу, Що намъ вона указала на Тамань—дорогу.

# солнце и пташка.

(На Малороссійскомъ нарвчін.)

Солнце восходыть, прійдуть красы! Солнце заходыть, Боже спасы!

2 Боже-жъ мой Боже! Всякій день то-же! Тотъ веселится, тотъ слезы льётъ, Тотъ богатъетъ, тотъ нагъ идетъ!

2 Боже-жъ мой, Боже! Всякій день то-же! Ой ты птычко жовтобока, Не клады гнизда высоко.

- 2 Кладыжъ ёго нызыко въ ямци, Ховай дитокъ у зеленій травци? Глянь—ось ястребъ надъ головою, Лита и хоче ухопыть!
- 2 Охъ винъ зъ іжею такою, Тилько кихтыще гострыть! Бидну птычку уловилы. И въ клиточку засадилы!
  - 2 Охъ, одчепить! Охъ, выпустить!

Да вжежъ мени не литаты, Да вжежъ мени не спиваты:

2. Тёхъ-тёхъ-тёхъ!

Да вжежъ мени тутъ буты, Охъ! тутъ буты, тутъ буты,

2. Охъ! охъ, охъ, охъ, охъ, охъ. Такъ прощайте-жъ вы лисочки, Луки, гай и садочки!

2 Охъ, одченить! Охъ, выпустить!

Да вжежъ мени не литаты, Да вжежъ мени не спиваты:

2. Тёхъ-тёхъ-тёхъ!

Да вжежъ мени тутъ буты, Охъ! тутъ буты, тутъ буты!

2. Охъ! охъ, охъ, охъ, охъ! Гарна клитка золотая,

Кращежъ воля дорогая.

2 Охъ одчепить! Охъ выпустить!

и проч.

Охъ, подружко дорогая, Мыла, люба, золотая!

> 2 Гей птенята, Пташенята! Тёхъ—тёхъ—тёхъ!

Да вжежъ—бо намъ не литаты, И всимъ вкупи не спиваты!

2. Охъ! охъ, охъ, охъ, охъ! Есть тутъ вдоволь істы й пыты, Та не весело сидиты!

2 Охъ, одчепите! Охъ, выпустите!

Да вжежъ мени не литаты, И на воли не спиваты:

2. Охъ! охъ, охъ!...

Да вжежъ мени тутъ буты, Викъ тукъ буты! викъ буты!

2. Тёхъ-охъ! тёхъ-охъ! тёхъ!

Кромѣ лирниковъ и бандуристовъ — слѣпцовъ, поющихъ и знающихъ пѣсни Сковороды, многія духовныя пѣсни и псаммы поются и послушниками и по Малороссійскимъ монастырямъ.

# II P 0 3 A.

# РАЗГОВОРЪ О ТОМЪ:

# ЗНАЙ СЕБЕ.

Лица: Лука, его Другъ и Сосъдъ.

Лука. Вчера объдали мы оба, у моего брата, я и сосъдъ мой, и собрались нарочно для воскреснаго дня, чтобъ поговорить о чемъ либо изъ Божьяго слова. Столъ былъ въ саду. Случай къ разговору подали слъдующія написанныя на бесъдкъ слова:

Той сотретъ твою главу: Ты же блюсти будешь его пяту.

Случилися при объдъ два ученые: Навалъ и Сомнасъ. Они много тъ слова толковали, по прошенію брата моего. Я непоколебимо върю, что священное писаніе есть райская пища и врачество моихъ мыслей. Для того окаевалъ самъ себя за то, что не могъ никакого вкуса чувствовать въ тъхъ сладчайшихъ словахъ.

Другъ. Какъ же называешь сладчайшими словами, не чувствуя въ нихъ никакого вкуса?

А. Такъ какъ той, кто издали смотритъ на райскіе цвъты, не слышитъ ихъ духа, а только въритъ, что дивнымъ какимъ-то дышутъ они благовоніемъ.

Др. Слушай, брате. Хотя бы они подъ самый намъ посъ дышали, вкуса нельзя намъ чувствовать.

Л. Для чего? Развъ у насъ головы и ноздрей нътъ?

Др. Головы и ноздрей? Знай, что мы цѣлаго человъка лишены, и должны сказать: Господи! человъка не пианъ.....

Л. Развъ же не имъсмъ и не видимъ у насъ людей?

Др. Что же пользы: имъть и не разумъть? вкушати, и вкуса не слышать?.. А если хочешь знать, то знай, что мы такъ видимълюдей, какъ, еслибы кто показывалъ тебъ одну человъческую ногу, или пяту, закрывъ прочее тъло и голову, безъ чего никакъ невозможно узнать человъка. Ты и самъ себя видишь, но не разумъть себя самаго, слово въ слово, тоже, что и потерять себя самаго. Если въ твоемъдомъ сокровище зарыто, а ты про то не знаешь, то это, слово въ слово, какъ бы его и не бывало. И такъ, познать себя самаго, и

сыскать себя самаго, и найти человъка, все сіе значить одно. Но ты себя не знаешь, и человъка не имъешь, въ которомъ находятся очи, ноздри, слухъ и прочія чувства: какъ же можешь твоего друга разумъти и въдать, если самъ себе не разумъешь и не имъешь? Слушай, что говорить истинный человъкъ тому, кто хощеть его снискать и увъдать? Аще не увъси саму себе, о добрая въ женахъ! изыди въ пятахъ паствъ, и паси козлища твоя, у кущей пастырскихъ.

Л. Какъ же? въдь вижу руки, ноги, и все мое тъло.

Др. Ничего не видишь и вовсе не знаешь о себъ.

Л. Жестокъ твой замыселъ и очень шиповатъ. Не можно мит его никакъ проглотить.

Др. Понимая это, я и говорилъ, что ты не можешь слышать вкуса.

Л. Такъ что же вижу въ себъ? Скажи пожалуй.

Др. Видишь въ себъ то, что ничто, и ничего не видишь.

Л. Замучилъ ты мене. Какъ же не вижу въ себъ ничего?

Др. Видишь въ себъ одну землю, но симъ самымъ, ничего не видишь, потому что земля и ничто — одно и то же. Иное — видъть тънь дуба, а иное — самое дерево точное. Видишь

тънь свою, просто сказать: пустошь свою и ничто; а самаго себъ отъ роду ты не видываль.

Л. Боже мой! Откуда такія странныя мысли..? Ты наговоришь, что у меня ни ушей, ни очей нътъ.

Др. Да, я уже давно сказаль, что у тебя всего этого нъть.

Л. Какъ же, развъ очи мои, не очи, и уши не уши?

Др. Но я спрошу тебя: скажи — пята твоя, и тъло твое — все ли одно?

Л. Пята моя есть послёдняя часть въ тёлё, а голова — начало.

Др. Такъ я тебъ, твоимъ же отвътомъ, отвъщаю: что сіе твое око есть пята, или хвостъ въ твоемъ окъ.

А. А самое точное око, главное и начальное око гдъ?

Др. Я вёдь говориль, что ты видишь только свой хвость. а головы не знаешь. Такъ можно ли узнать человёка, йзъ одной его пяты? А если ока твоего ты не видишь, кромё послёдней его части, то не видаль никогда ни уха, ни твоего языка, ни рта, ни ногь твоихъ, ни всёхъ прочихъ твоихъ частей цёлаго твоего тёла, кромё послёдней его части, называемыхъ: пятою, хвостомъ, или тёломъ.... Такъ можешь ли сказать, что ты себя узналь?

Ты самъ себя потерялъ. Нътъ у тебя ни ушей, ни ноздрей, ни очей, ни всего тебя, кромъ одной твоей тъни.

Л. Для чего жъ меня тёнью называешь?

Др. Для того, что ты существа твоего потерялъ исть и во всемъ себъ наблюдаешь пяту, или хвостъ, минуя твою точность, и потерявъ главность.

Л. Да почему же мои члены хвостомъ зовещь?

Др. Потому, что хвостъ есть послъдняя часть. Она послъдуетъ головъ, а сама собою ничего не начинаетъ.

Л. Мучишь ты меня, другъ любезный. Можетъ быть, оно и такъ, какъ сказуешь, но уничтоживъ мои мнънія, ты своихъ мыслей не даешь.

Др. Послушай, душа моя! Я и самъ, признаюсь, что точно незнаю. А если тебъ понравятся мои мысли, такъ поговоримъ откровеннье. Ты въдь безъ сомнънія знаешь, что называемое нами око, ухо, языкъ, руки, ноги, и все наше внъшнее тъло, само собою, ничего не дъйствуетъ, и ни въ чемъ. Но все оно порабощено мыслямъ нашимъ. Мысль, владычица его, находится въ непрерывномъ волнованіи день и ночь. Она-то разсуждаетъ, совътуетъ, опредъленіе дълаетъ, понуждаетъ. А крайняя наша плоть, какъ обузданный скотъ,

или хвость, по неволь ей носльдуеть. Такъ воть видишь, что мысль есть главною нашею точкою и среднею (\*). А посему-то она, часто и серднемь называется. И такъ, не внышняя наша плоть, но наша мысль есть главный нашь человькъ; въ ней-то мы состоимъ, а она въ насъ.

Л. Вотъ этому я върю. Я примъчаль, что когда (отселъ стану себя мыслію называть) на сторону устремляюся, тогда безъ меня мое око ничего, даже въ близости видъть не можетъ. Что-жъ оно за такое око, если видъть не можетъ? Ты его хорошо назваль не окомъ, а тънью точнаго ока, или хвостомъ (\*\*). Благодарствую, что ты мнъ меня нашелъ. Слава Богу! Теперь, я все имъю — очи, уши, языкъ, руки, ноги. Потерялъ я старое, но нашелъ новое.

Прощай, моя тънь! Здравствуй, вождельния истина! Ты будь мнъ Обътованная земля. Полно мнъ быть работникомъ. Да я-жъ о семъникогда и не думаль. Куда! Я люблю это мнъніе. Пожалуй, подтверди мнъ его. Хощу, чтобъ оно было непоколебимо.

(\*\*) Coeci sunt Oculi: ubi Mens aliud agit. Proverbiu. Слъпы суть очи, буде умъ иное дветь: спрвчь, аще индв ус-

транился. Древняя Притча.

<sup>(\*)</sup> Mens cujuspueis est quisque. Сісего. Умъ воегождо: той есть кійждо. Циперонъ. Отсюду умъ у Тевтоновъ. Человъкъ наришается Mensch, спръчь, Mens: то есть, мысль, умъ. У Еллиновъ же нарищается Мужъ, Фос: спръчь, свътъ: то есть, умъ.

Дв. Пожалуй, не спѣши! Кто скоро прилъпляется къ новому мнѣнію, тотъ скоро и отпадаетъ. Не будь вѣтренъ. Пспытуй опасно всякое слово, и тогда уже давай ему мѣето въ сердцѣ твоемъ. Я и самъ сіе мнѣніе несказанно люблю и желаю, чтобъ оно твоимъ на вѣки было, дабы въ насъ сердце и мысль одна была. И сего сладчае быть инчто не можетъ. Но пожалуй же, разсуждай первѣе хорошенько. Потомъ въ радости и въ простотѣ сердца принимай. Будь простъ, но будь притомъ и бережливъ. Если мое мнѣніе тебѣ нравно, то знай, что оно — не мой вымыслъ есть. Взгляни на Іеремію въ глав. 17-й въ стихѣ 9-мъ.

Л. Боже мой! Самаго точнаго увижу я Ieремію, если увижу его мысль. Но покажи его слова...

Ле. Вотъ тебъ!

Глубоко сердце человѣку, паче всѣхъ; и человѣкъ есть, — и кто познаетъ его?

Если теперь имъещь очи и уши, примъчай! Чувствуещь ли?

Л. Чувствую, другъ мой. Пророкъ называетъ человъкомъ сердце.

Др. А что-жъ кромъ сего, примъчаешь?

Л. То, что утаенная мыслей нашихъ бездна и глубокое сердце — все одно. Но удивительно! какъ то возможно, что человъкомъ есть не

внѣшняя, или крайняя его плоть, какъ народъ разсуждаетъ, а глубокое сердце, или мысль его; она-то самымъ точнымъ есть человѣкомъ, и главою; а ты сказалъ, что внѣшняя его наружность есть не иное что, какъ тѣнь, пята и хвостъ.

Др. Вотъ видишь, уже начинаешь опадать: легко сначала повърилъ. Для того стала скоро оскуд вать в вра твоя. Что вдругъ зажигается, то вдругъ и угасаетъ. Но твердое дъло укръпляется съ косностію, потому что совъть не бываетъ безъ медленности. Ахъ! земля прилипчива есть. Не вдругъ можно вырвать ногу изъ клейкихъ плотскихъ мивній. Они-то, въ насъ вкоренившись, называются повърьемъ. Плотскаго нашего житія плотская мысль началомъ и источникомъ есть: по землъ ползетъ, плоти желаетъ, грязную нашу пяту наблюдаетъ... Но кто намъ сотретъ главу зміину? Кто выколетъ вранови око, вперившеесь въ ночь? Кто намъ уничтожитъ плоть? Гдъ Фенеесъ, пронзающій блудницу? Гдв ты — мечу Іереміннъ, опустошающій землю?.. Но сыскаль Богъ мудраго противу мудраго, — змія на змія, стия противу стмени, землю витсто земли, рай вибсто ада, вибсто мертваго - живое, витсто лжи, правду свою... Се! Спаситель твой грядеть, имъяй съ собою воздаяніе.

 Говори пожалуй пояснъе; ничего не понимаю.

Др. Но кто вкусъ можетъ слышать, не имъя въры? Въра — свътъ во тьмъ видящая; страхъ Божій — плоть пригвождающій. Кръпка, яко смерть, любовь Божія. Вотъ единственная дверь къ райскому вкусу. Можешь ли върить, что чистъйшій Духъ весь пепелъ плоти твоея содержить?

Л. Върую, но самъ чувствую слабость въры моея... Пособи, если можещь, выдраться изъ грязи невърія. Признаюсь, что сіе слово: въра, въ грязныхъ моихъ устахъ мечтается за одинъ только обычай; а вкуса въ ней ничего не слышу.

Др. По країней мёрё, знаешь, куда смотритъ вёра?

А. Знаю, что должно въровать въ Бога, а въ прочемъ—ничего тебъ не скажу.

Др. О бъдный и безплодный человъкъ! Знайже, что въра смотритъ на то, чего пустое твое око видъть не можетъ.

Л. Что за пустое такое око?

Др. Уже говорено, что вся плоть пустошь.

Л. Да, явъ цълой поднебесной ничего другаго не вижу, кромъ видимости, или, по твоему сказать, плотяности, или плоти.

Др. Такъ посему ты — невърный язычинкъ и идолопоклонникъ?

Л. Какъ же идолопоклонинкъ, если върую во единаго Бога?

Др. Какъ же въруешь, если кромъ видимости, ничего не видишь? Въдь въра пустую видимость презираетъ, а опирается на томъ, что въ пустошъ головою, силою есть, и основаніемъ, и никогда не погибаетъ.

**Л.** Такъ посему другаго ока надобно, чтобъ еще повидъть и невидимость?

Де. Скажи лучше такъ, что надобите для тебя истинное око, дабы ты могъ истину въ пустошъ усмотръть, а старое твое око никуда не годится: пустое твое око смотритъ во всемъ на пустошь. Но если бы ты имълъ истиннаго въ себъ человъка, могъ бы ты его окомъ во всемъ усмотръть истину?

Л. Какъ же сего человъка нажить?

Др. Если его узнаешь, то и достанешь его.

Л. А гдѣ онъ..? Но прежде отвѣщай: для чего ты говориль о вѣрѣ, а теперь объ окъ?

Др. Истинное око, и въра — все одно.

Л. Какъ такъ?

Др. Такъ, что истинный человъкъ имъетъ истинное око, которое, понеже, минуя видимость, усматриваетъ подъ нею новость и на ней опочиваетъ, для того называется върою. А въровать и положиться на что, какъ на твердое основание — все то одно.

Л. Если находишь во мнѣ два ока, то и два человъка.

Др. Конечно такъ.

Л. Но довольно и одного: на что два?

Др. Глянь на сіе дерево: если сего дуба не будеть, можеть ли стоять тѣнь?

Л. Я въдь не тънь, я твердый корпусъ имъю.

Др. Ты-то тёнь, тьма и тлёнъ; ты соніе истиннаго твоего человъка, ты риза, а онъ тъло. Ты привидъніе, а онъ твоя красота, образъ и планъ: не твой образъ, и не твоя красота, а онъ въ тебъ истина. Ты-то ничто, а онъ въ тебъ существо; ты грязь, а онъ твоя красота, образъ и планъ. Не твой образъ, и не твоя красота; понеже не отъ тебе, да только въ тебе, и тебе содержить, о прахъ! и ничто! А ты его по тъхъ мъстъ не узнаешь, поколь не признаешься со Аврааномъ въ томъ, что ты земля и непель; а теперь кушай землю, люби пяту свою, ползай по земль. О съмя змінно! Пріндеть Бегообъщанный тотъ день, въ который благословениее стия, мпостасное Слово Отчее уничтожить лукавый совътъ твой сей, той сотретъ твою главу.

## РАЗГОВОРЪ 2-й.

О томъ же: Знай Себе.

Лица: Клеопа, Лука и Другъ.

Клеопа. Правду говоришь... Однакъ, панъ Сомнасъ сколько ни велеръчивъ, я въ немъ вкуса не слышу. Пойдемъ опять къ нашему другу. Слова его ъдки, но, не знаю, какъ-то пріятны.

Лука. А вотъ онъ и самъ къ намъ... Другъ. Тънь мертвая! Здравствуйте!

А. Здравствуй, мысль, духъ, сердце! Вѣдь, сей твой человѣкъ? Пересказали мы твои мысли нашимъ книгамъ. Они говорили, что долженъ ты свое мнъніе въ натурѣ показать.

Др. Что се значитъ: въ натуръ показать?

Л. Я сего не знаю.

Кл. Какъ сего и е знать? Должно показать, что нетолько въ одномъ человъкъ, но и въ протчіихъ тваряхъ невидимо первенствуетъ.

Л. Такъ точно. Затъмъ хотъли къ тебъ итти.

Др. А вы доселъ сего не знаете?

Л. Конечно, долженъ ты доказать.

Др. В фрите ли, что есть Богъ?

Л. Его невидима сила вся исполняеть и всёмъ владёетъ.

Др. Такъ чего-жъ ты еще требуешь? Ты уже самъ доказалъ.

### Л. Какъ доказалъ?

Др. Когда говоришь, что невидима сила все исполняеть и всёмъ владъеть, такъ не все ли одно сказать, что невидимость въ тваряхъ первенствуетъ? Ты уже самъ назваль невидимость головою, а видимость хвостомъ во всей вселенной.

Л. Такъ возьми — что изъ всея вселенныя въ примъръ, для изъясненія.

Др. Я тебѣ всю подсолнечную и вси Коперниковы міры представляю. Возьми изъ нихъ, что хочь. А что говорите: показать въ натурѣ—то должно было сказать: изъясни намъ притчами или примѣрами и подобіями, что человѣкъ состоитъ не во внѣшней только своей плоти и крови, но мысль и сердце сго — то истинный человѣкъ есть. Взглянь на стѣну сію—что на ней видишь?

А. Вижу написаннаго человъка. Онъ стоитъ на зміъ, раздавивъ ногою голову зміину.

Др. Въдь живопись видишь?

Л. Вижу.

Др. Скажи-жъ, что такое живописью почитаешь? Краску ли, или закрытый въ краскъ рисунокъ?

Л. Краска — не иное что, какъ порохъ и пустошь. Рисунокъ, или пропорція, и расположеніе красокъ — то сила. А если ея нътъ, въ то время краска — грязь и пустошь одна.

Др. Что-жъ еще при сей живописи видишь?

Л. Вижу приписанныя изъ Библіи слова. Слушайте, стану ихъ читать.

Мудраго очи во главъ его.

Очи же безумныхъ на концахъ земли.

- Др. Ну, если кто краску на словахъ видитъ, и письменъ прочесть не можетъ: какъ тебъ кажется? Видитъ ли такій писмена?
- А. Онъ видитъ плотянымъ окомъ одну последнюю пустошь, или краску въ словахъ, а самыхъ въ письмъ фигуръ не разумъетъ одну пяту видитъ, не главу.
- Др. Право ты судиль еси. Такъ посему, если видишь на старой въ Ахтыркъ церкви кирпичь и вапу (известь), а плана ея не понимаешь какъ думаешь: усмотрълъ ли и узналъ ее?
- Л. Никакъ! Такимъ образомъ одну только крайнюю и последнюю наружность вижу въ ней, которую и скотъ видитъ; а симметріи ея, или пропорціи и размёра, которые всему связь и голова матеріалу, понеже въ ней неразумёю, для того и ея не вижу, не видя ея головы.

Др. Добрый твой судъ. Теперь на щеты всю сумму.

### Л. Какъ?

Др. А вотъ такъ: что въ краскахъ рисунокъ, то же самое есть фигурою въ писменахъ, авъ строеніи планомъ. Но чувствуещь ли, что всъ сіи головы, какъ рисунокъ, фигура и планъ и

симметрія и размітрь, не иное что есть, какъ

А. Кажется, что такъ.

Де. Такъ для чего-жъ ты не постигаешь, что и въ протчінхъ тваряхъ невидимость первенствуетъ, не только въ человъкъ? То-жъ разумъть должно о травахъ, деревахъ, и о всемъ протчемъ. Духъ все на все вылъпливаетъ, духъ и содержитъ. Но наше око пяту блюдетъ, и на послъдней наружности находится, минуя силу, начало и голову. И такъ, хотя бы мы одно безъ души тъло были, то и въ самое тое время еще не довольно самихъ себе понимаемъ.

## Л. Для чего?

Др. Для того, что, почитая въ тълъ нашемъ наружный прахъ, не поднимаемся мыслію въ планъ, содержащій слабую сію персть. ІІ никогда вкуса не чувствуемъ съ словахъ сихъ Божінхъ, по землъ ползущее наше понятіе къ познанію истиннаго нашего тъла возвышающихъ, а именно: «Не бойся, Іакове! Се на рукахъ моихъ написахъ стъны твоя...» Но поступимъ повышше.

Кл. Мы вышше поступать еще не хощемъ, а сумивніе имвемъ, и желаемъ хорошенько узнать то, что называешь истиннымъ твломъ. Намъ дивно, что...

Др. Что такое дивно? Не Богъ ли все со-

держить? Не самъ ли глава и все во всемъ? Не Онъ ли, истиннымъ и главнымъ основаніемъ въ ничтожномъ прахъ нашемъ? II какъ сумнишься о точномъ и новомъ тълъ? Не думаешь ли сыскать что ни-есть такое, въ чемъ бы Богъ не правительствовалъ за главу и вивсто начала? Но можетъ ли что бытіе свое кромѣ Его имѣть? Не онъ ли бытіемъ всему? Онъ вся во всемъ; потому что истина есть Господня, Господь же духъ и Богъ — все одно. Онъ единъ дивное во всемъ и новое во всемъ дълаетъ самъ собою, и истина Его во всемъ во въки пребываеть; прочая же вся - крайняя наружность - не иное что, токмо тёнь Его, и пята Его, и подножіе Его, и обветшающая риза... Но

Мудраго очи во главъ его. Очи же безумныхъ на концахъ земли.

### РАЗГОВОРЪ 3-й.

О томъ же: Знай себе.

Лица: Клеопа, Филонъ и Другъ.

Клеопа. Ахъ, перестань пожалуй, не сумнъвайся. Онъ — человъкъ добрый и ничьею не гнушается дружбою. Мнъ твое доброе сердце извъстно, а онъ ничего кромъ сего не ищетъ.

филонъ. Я знаю многихъ ученыхъ: опи горды, не хотятъ и говорить съ поселяниномъ.

Кл. Пожалуй же повърь.

Др. О чемъ у васъ споръ?

Кл. Ба! А мы нарочно къ тебъ.... Вотъ мой товарищъ; пожалуй не погнъвайся.

Др. За что? Человъкъ зритъ на лице, а Богъ зритъ на сердце. А Лука гдъ?

Кл. Не можетъ понять твоихъ ръчей. Онъ прилъпился къ Сомнасу, при вчерашнемъ раз-говоръ. А намъ твои новинки милы.

Др. О чемъ была ръчь?

Кл. Помнишь ли, Филонъ?

Фил. Помню; была рѣчь о безднъ.

Кл. А! а! вотъ слова..! И тьма верху бездны. Фил. Потомъ споръ былъ о какихъ-то старыхъ и новыхъ мъхахъ, и о винъ.

Кл. Одинъ спорилъ, что бездною называется небо, на которомъ плаваютъ планеты. А господинъ Навалъ кричалъ, что точная бездна есть океанъ великій. Иной клялся, что чрезъто значится жена. Иной толковалъ ученіе, и прочая, и прочая.

Др. Если хощемъ измърить небо, землю и море, должны вопервыхъ измърить самихъ себе съ Павломъ—собственною нашею мърою. А если нашея внутрь насъ мъры не сыщемъ, то чъмъ измърить можемъ? А не измъривъ себя прежде, что пользы знать мъру въ прочихъ

тваряхъ? Да и можно ль? Можетъ ли слъпъ въ домѣ своемъ быть прозорливымъ на рынку? Можетъ ли сыскать мѣру, не разумѣвъ, что есть мѣра? Можетъ ли мѣрить, не видя земли? Можетъ ли видѣть, не видя головы ея? Можетъ ли усмотрѣть голову и силу ея, не сыскавъ и не разумѣвъ своея въ самомъ себѣ? Голова головою, и сила понимается силою.

Кл. Не можно ль поговорить простве?

Др. Измърить и узнать мъру есть одно. Если бы ты долготу и широту церкви измърилъ сажнемъ или веревкою, какъ тебъ кажется: узналъ ли бы ты мъру ея?

Кл. Не думаю. Я бы узналь одно только пространство матеріаловь ся; а точную ся мъру, содержащую матеріалы, въ то время узнаю, когда понимаю планъ ея.

Др. Такъ посему, хотя бы ты всъ Коперниканскіе міры перемърилъ, не узнавъ плана ихъ, который всю внъшность содержитъ, то бы ничего изъ того не было.

Кл. Думаю, что какъ внѣшность пуста, такъ и мѣра ея.

Др. Но кто можетъ узнать планъ въ земныхъ и небесныхъ пространныхъ матеріалахъ, прилѣ-пившихся къ постоянной своей симметріи, если его прежде не могъ усмотрѣть въ ничтожной плоти своей? Симъ планомъ все-на-все создано

или слевлено, и ничто держаться не можеть безъ него. Онъ всему матеріалу цёль и веревка: онъ-то есть рука десная—перстъ, содержащій всю персть, и пядь Божія, есю тлёнь измёрившая и самый ничтожный нашъ составъ. Слово Божіс—совёты и мысли Его—сей есть планъ, во всей вселенной простершійся, все содержащій и исполняющій. Сія есть глубина богатства и премудрости Его. И что можетъ общириве разлиться, какъ мысли? О сердце, бездно всёхъ водъ и небесъ ширшая!.... Коль ты глубоко!

Кл. Правду сказать. Помню слово Іеремінно сіє: глубоко сердце человѣку паче всѣхъ человѣкъ есть...

Др. Вотъ сей же-то человъкъ въ тебъ содержитъ все! Онъ-то утверждаетъ плотскія твои ноги и руки. Онъ голова и сила очей твоихъ и ушей. А если ему върить можешь, не отемнъютъ очи твои и не истлъютъ уста твоя во въкп въковъ.

Кл. Върую, и понуждаю сердце мое въ послунаніе въры. Но не можно ли хотя маленько мене подкръпить? Прошу не гнтваться. Чъмъ выше въ понятіе невидимости взыйду, тъмъ кръпша будетъ въра моя.

Др. Праведно требуешь, для того, что Богъ отъ насъ ни молитвъ, ни жертвъ принять не хощетъ, если мы его не узнали. Люби Его и приближайся къ Нему всегда; сердцемъ и поз-

наніемъ приближайся, не внѣшними ногами и устнами. Сердце твое есть голова внѣшностей твоихъ; а когда голова, то самъ ты еси твое сердце. Но если не приближишься и не сопряжешься съ тѣмъ, кой есть твоей головѣ головою, то останешься мертвою тѣнью и трупомъ. Если есть тѣло \* надъ тѣломъ, тогда есть и голова надъ головою, и выше стараго новое сердце. Ахъ, не стыдно ли и не жалко ли, что Богъ суда себѣ отъ насъ проситъ! Да и не получаетъ.

Кл. Возможно ли? Какъ такъ?

Др. Соперники Его идолы и кумиры. Сихъто, сидя на судъ, оправдаемъ.

Кл. Ужасная обида! И ея не понимаю.

Де. Не понимаешь? Вотъ самъ будешь судіею противъ Его.

Кл. Боюсь. Но, пожалуй, подкрыти мны мое невыріе о безсмертномы тылы. Любы мны твом слова сін: не отемньють очи твом...

Др. Ну, скажи мит. Если бы твое витшное тело чрезъ 1000 летъ невредимо было: лю-билъ ли бы ты плоть свою?

Кл. Сему статься нельзя; а если бы можно-

Др. Знай же, что ты себя самаго ни мало еще не узналъ.

<sup>\*</sup> Разумъется тъло духовное, коимъ облечемся по воскресени изъ мертвыхъ.

Кл. По крайней мъръ знаю, что тъло мое на въчномъ планъ основано. И върую симъ объщаніямъ Божіимъ: се на рукахъ моихъ написахъ стъны твоя....

Др. Если бы ты въ строеніи косго-то дома планъ узналъ и силу стънъ его, довольно ли то къ познанію совершенному онаго дома?

Кл. Не думаю. Надобно, кажется, еще знать и то: для котораго совътовъ или дълъ тотъ домъ построенъ? Бъсамъ ли въ немъ жертву приносятъ, или невидимому Богу? Разбойническое онъ жилище, или ангельское селеніе?.

Де. И мит кажется. что недовольно принимаешь, напримтръ, сосудъ глиняный, если разумтешь одну его фигуру, на грязи изображенную, а не знаешь, чистымъ ли, или нечистымъ наполненъ онъ ликеромъ, или питіемъ?

Кл. Теперь понимаю, что тѣло мое есть точно то, что стѣны храма, или то, что въ сосудѣ черепъ. А сердце имысли мои то, что во храмѣ жертвоприношеніе, или то, что въ сосудѣ вода. И какъ стѣны суть дешевле жертвъ, потому что они для жертвъ, а не жертвы для стѣнъ, и черепъ для воды, а не вода для сосуда: такъ и душа моя, мысли и сердче есть лучшее моего тѣла.

Др. Но скажи миъ: если бы тіи стъны прекрасныя развалилися: погибли ли бы они? Пропаль-ли бы тотъ сосудъ, еслибъего черепъ фи-гурный разшибся?

Кл. Тфу! Сіе и младенецъ разумъетъ. Конечно, онъ не цълый, если...

Др. Не радуйся жъ, мой Изранлю, п не веселися. Заблудилъ ты еси отъ Господа Бога твоего. Не слыхалъ ли ты отъ пророковъ никогда, что Богъ судъ имъетъ съ соперникомъ своимъземлею?

Кл. Да кто можетъ Его судить?

Др. Уже ты даль судъ твой на него, уничтожиль сторону Его.

Кл. Коимъ образомъ?

Др. Кто неправеднаго оправдаль, тоть безь сумитьнія обидиль невиннаго. А оправдать обойхъ никакъ нельзя. Таковъ-то судья быль, каковъ ты, Ефремъ, котораго нткто изъ пророковъ называетъ голубомъ безумнымъ, лишеннымъ сердца. Да и не дивно; потому что, по притчъ того же пророка, на подобіе печи, огнемъ разженныя, толь вси судьи страстью къ видимости разгорълись, что вст почти наставники съ землею сляглися, и не было изъ нихъ ни одного, который бы былъ пріятенъ Богу.

Кл. Умилосердись, скажи: кой я судъ произнесъ противу Бога?

Др. Такъ; ты, влюбляясь въ землю, отдалъ ей судомъ твоимъ то, что единственно Богу принадлежитъ.

Кл. Не понимаю.

Др. Слушай! Голубь темноокій! Не Божія ли есть, и не Господня ли крѣпость?

Кл. Да ктожъ объ этомъ споритъ?

Др. Какъ же ты дерзнулъ сказать, что при разбитіи черепа, сосудъ пропалъ? Смѣешь ли сосудъ утвердить на прахъ, а не въ Богъ? Кая твердость быть можетъ въ томъ, что всеминутно подвержено развалинамъ и премънамъ? Не Божій ли, невидимый перстъ содержитъ въ стънахъ прахъ? Не онъ ли голова въ стъ. нахъ? Не сттна ли втчна, если главное начало ея въчно? Какъ же ты посмъль, уничтоживъ голову, возвеличить хвестъ, присудить тлѣнію безвредность, праху твердость, кумиру Божество, тымъ свътъ, смерти животъ? Вотъ нечестивый на Бога судъ и совътъ! Вотъ лукавое лукаваго змія око, любящее пяту, а не главу Христа Інсуса, иже есть всяческая во всемъ!... Не ты ли сказаль, что нельзя не любить тлённаго тъла, еслибъ оно чрезъ 1000 лътъ невредимо было? И какъ можешь сказать, что ты, по крайней мъръ, узналъ твое тъло? Дам кчему хвалишься Божінии сими милостивыми словами: И се на рукахъ моихъ написахъстъны твоя, и предо мною еси присно. Можетъ ли тлънь стоять всегда, то есть въчно? Можетъ ли недостойное честнымъ быть, и тыма свътомъ, и зло добромъ? Не все ли одно: вв риться праху ногъ твоихъ, и положиться на сребреннато кумира? Все то безчестное, что тлънное. Все то тьма и смерть, что преходящее... Смотри на земленность плоти твоея... Въришь ли, что въ семъ твоемъ прахъ зарыто сокровище, то есть таится въ немъ невидимость и перстъ Божій, держащій прахъ твой сей, и всю твою персть сію?

Кл. Върую.

Др. В фруешь ли, что онъ есть голова, и первоначальное основание, и в ф чный планъ тво-ей плоти?

Кл. Върую.

Др. Ахъ! Когда бы ты върилъ, никогда бы ты не говорилъ, что тъло твое пропадаетъ, при разсыпаніи праха твоего. Видишь одно бренное въ тебъ тъло; не видишь тъла духовнаго. Не имъешь жезла и духа къ двойному раздъленію. Не чувствуешь вкуса въ тъхъ Божіихъ словахъ: Аще изведеши честное отъ недостойнаго, яко уста моя будеши.

Кл. Непонятно мнѣ то, какимъ образомъ присудилъ я кумиру Божество, а животъ тому, что мертвое. Слыхалъя, что погибшій естьтотъ, кто называетъ свѣтъ тьмою, а горькое сладкимъ.

Др. Не удивляйся, душа моя! Вст мы — любопрахи. Кто только влюбился въ видимость плоти своея, не можетъ не гоняться за видимостью во всемъ небесномъ и земномъ простран-

ствъ. Но для чего онъ се любитъ? Не для того ли, что усматриваетъ въ ней свътлость и пріятность: жизнь, красу и силу?

Кл. Конечно, для того.

Др. Такъ не всежъ ли одно: почитать идола за живое, и присудить ему жизнь, когда
ему умрети должно? Мив, кажется, то же почитать горькое сладкимъ, и дать судъ въ томъ,
что медовая сладость принадлежить къ желчи. Но можно ли желчи сладость присудить,
безъ обиды меду? Вотъ какимъ образомъ всв
мы собираемся на Господа и на Христа Его! Онъ
взываеть: моя кръпость и сила! во мив путь,
истина и животъ! А мы судимъ, что все
сіе принадлежить вившней плоти и плотской
внъшности, и сей судъ нашъ несомивно подтверждаемъ таковымъ же житіемъ нашимъ предъ
людьми.

Кл. Вижу теперь вину свою и ужасно удивляюсь, что за тьма наши очи покрыла? Столько пророки вопіють: Духъ. Духъ! Богъ, Богъ! всяка внѣшность есть трава, тѣнь — ничто: а мы ропщемъ, тужимъ, когда плоть наша увядаетъ. слабъстъ. и прахъ переходитъ къ праху. Можно ли сыскать упрямъйшую и жестоковійнъйшую нещастливость?

Др. Сему и я часто дивлюся. Теперь, думаю понимаешь, что то за судъ, котораго отъ насъ толь ревностно и единственно требуетъ Богъ

чрезъ пророковъ? И какъ можемъ дать добрый судъ меньшымъ нашымъ братіямъ, обидивъ Христа Іисуса. Онъ первый, что всѣ его оставили; всѣ за тьмою, оставивъ свѣтъ, пошли, побѣжали.

Кл. Но откуду въ насъ проклятое сіе съмя рождается? Когда земля проклята, тогда и любовь къ ней.

Др. Хорошо мысль называешь съменемъ: оно есть началомъ плодовъ, а совъсть въ сердцъголова нашихъ дълъ. Но понеже сердце наше есть точнымъ человъкомъ, то и видно, кого премудрость Божія называетъ съменемъ и чадами змінными. Люди любятъ землю: а она есть пята и тънь. По сей-то причинъ, ничъмъ они не сыты. Блаженъ, если въ чьемъ сердцъ злое съмя страстей подавлено! Оно-то насъ вводитъ въ горесть; а намъ мнится, будто мы въ сладости. Но откуду сей змій въ сердиъ зараживается, ты спрашуещь?

Кл. Хощу знать.

Др. Откуду злое свия на грядкахъ огороднихъ? Не убережешься, чтобы оно не родилось. Но что двлатъ? Сыне! Храни сердце твое, стань на стражъ со Аввакумомъ, знай себе, смотри себе, будь въ домъ твоемъ, береги себе, слышь? Береги сердце.

Кл. Да какъ себе беречь?

Др. Такъ, какъ ниву. Выплъняй, искореняй

и вырывай всякій совъть лукавый, все злое съмя змінно.

Кл. Что есть совътъ лукавый и съмя змінно? Др. Любить и оправдывать во всякомъ дълъ пустую внъшность или пяту.

Кл. Скажи простве.

Др. Не върь, что рука твоя согність, а върь, что она въчна въ Бозъ: одна тънь ся гибнеть, не истинная рука; истинная же рука и истина въчна, потому что невидима,—а невидима потому, что въчна.

Кл. Сін мысли чудныя.

Др. Конечно, новыя. Если же сбереженіе твоея руки присудишь плотской тлівни, а не Божіей невидимости, то будешь старымъ мізхомъ, надутымъ бездною мыслей, непросвіщенныхъ потолів, поколь возможешь сказать: Богъ, рекій изъ тымы світу возсіяти, иже возсіяетъ въ сердиахъ нашихъ. А сіе сділается при сотвореніи новаго неба и земли. Се Азъ новая творю! глаголетъ Господь (Въкн. пр. Исаіи.)

# РАЗГОВОРЪ 4-й.

О томъ-же: знай себе.

Лица.

Лука, Клеопа, Филонъ, Другъ.

Лука. Посему весьма немалое дело — узнать себе.

Другъ. Одинъ трудъ въ обоихъ сихъ: познать себе, и уразумьть Бога. - Познать и уразумъть точнаго человъка: весь трудъ и обманъ отъ его тъни, на которой всъ останавливаемся. Никогда еще не бывала видимость истиною, а истина видимостью. Но всегда во всемъ тайная есть и невидимая истина; потому что она есть Господня. А Господь и духъ, плоти и костей неимущій, и Богь — все то одно. Въдь ты слышаль рычи истиннаго человъка. Если-де не узнаешь себе, о добрая жено, то паси козлы твои возлѣ шалашей пастушеныхъ. Я-де тебе не мужъ, не пастыры и не господинъ. Не видишь мене потому, что себе не знаешь: пойди изъ монхъ очей, и не являйся! Да и не можешь быть предо мною, поколь хорошо себе не уразумъешь. Кто себе знасть, тотъ знаетъ одинъ завътъ: Господь пасетъ мя....

Клеопа. А мы изъ послъдняго разговора имъемъ нъкоторыя сумнънія.

Др. Когда ръчь идетъ о важномъ дълъ, то и не дивно. Но что за сумнънія?

Кл. Первое: ты говориль, что человъкъ, влюбившійся въ видимую плоть, для того вездъ гонится за видимостію, понеже усматриваетъ въ ней свътлость и пріятность, жизнь, красу и силу.

Др. А вы какъ думаете?

Кл. Намъ кажется, для того, что не можетъ върить въ пребываніе невидимости, и думаетъ, что одно только то бытіе свое имѣетъ, что плотяными руками ощупать можетъ, и что въ тлѣнныхъ его очахъ мечтается. Впрочемъ, онъ и самъ понять можетъ, и совершенно знаетъ, что все то преходитъ, что онъ любитъ. Посему-то онъ и плачетъ, когда око его оставляетъ, разсуждая, что уже оно совсѣмъ пропало. Подобно какъмладенецъ рыдаетъ о разбитомъ орѣхѣ, не понимая, что орѣшная сущая иста состоитъ не въ коркѣ его, но въ зернѣ, подъ коркою сокровенномъ, отъ котораго и самая корка зависитъ.

Др. Сія есть самая правда, что былъ бы весьма глупъ земледѣлъ, если бы тужилъ о томъ, что на его нивѣ начало пшеничное стебло въ мѣсяцѣ августѣ сохнутъ и дряхлѣть, не разсуждая, что въ маленькомъ закрытомъ зернѣ закрылась и новая солома, весною наружу выходящая, и въчное, истинное свое пребываніс въ зернѣ

невидимо закрывшая. Но не все же ли то одно: причитать солом' силу ея и существо, а не глав ея или зерну, и не в рить, ниже понимать о пребываніи зерна? Для того-то (наприм' врасть и силу въ насліждій, понеже ув рень, что роднаго насліждника въ живыхъ нітъ. И сейто есть той нечестивый судь, о которомъ въ посліжднемъ разговор вила между нами річь.

Кл. Другое сумнъніе. Я сказалъ такъ: помню слово Іереміино сіе: глубоко сердце человъку паче всёхъ, и оно-то истинный человъкъ есть... А ты къ симъ словамъ присовокупилъ слъдующее: вотъ сей же-то человъкъ и содержитъ все! и прочая.

Др. Такъ въ чемъ же сумнишься?

Кл. Я безъ сумнънія понимаю, что всѣ внъшніе наши члены закрытое существо свое въ сердцѣ имѣютъ, такъ какъ пшеничная солома содержится въ своемъ зернѣ. Она изсохши и издряхлѣвши, то закрываетея при согнитіи въ зернѣ, то опять наружу, въ зелености выходитъ и не умираетъ, но обновляется и будто перемѣняетъ одѣяніе. Но понеже на всѣхъ мюдяхъ видимъ внѣшніе члены, которые свидѣтельствуютъ и о зернѣ своемъ, то есть, что всякъ въ нихъ имѣетъ и сердце, которое (какъ пророкъ Божій учитъ) точнымъ есть человѣкомъ, и истиннымъ, а сіе есть великое дѣло; то что се будетъ? Всѣмъ ли быть истиннымъ человѣкомъ? и кая разнь межъ добрымъ му-жемъ и злымъ?

Др. Не такъ. Отведи мысли твои на время отъ человъка, и посмотри на прочую природу: не всякій оръхъ и не всякая солома со зерномъ.

Кл. Ужасное позорище!

Др. Не бойся! Знаю, ты, осмотрясь на людей, ужаснулся. Но въдь видишь, что сіе въ пріїродъ не новое; довольно сего видится въ земляныхъ плодахъ, въ древесныхъ; но нигдъ больше не бываетъ, какъ въ людяхъ. Весьма тотъ ръдокъ, кто сохранилъ сердце свое, или, какъ обще говорятъ, спасъ душу свою. Такъ научилъ насъ св. Іеремія, и ему въруемъ, что истиннымъ человъкомъ есть сердце въ человъкъ. Глубоко же сердце и одному только Богу познаваемое, не иное что есть, какъ мыслей нашихъ неограниченная бездна просто сказать: душа, то есть, истое существо и сущая иста, и самая эссенція (какъ говорятъ), и зерно наше и сила, въ которой единственно состоитъ родная жизнь и животъ нашъ, а безъ нея, мертвая тънь, если то и видно. Коль несравненная тщета — потерять себя самаго, хотя бы кто завладёль всёми Коперниковыми мірами! Но никогда бы сего не было, если бы старалися люди уразумъть, что значитъ человъкъ, и быть человъкомъ, то есть, если бы самихъ себс узнали.

Кл. Ахъ! не могу сего понять; потому что у каждаго свои мысли и неограниченныя стремленія, какъ молнія, въ безмърныя разстоянія раскидаются, ни однимъ пространствомъ не вмъщаемыя, и никакимъ временемъ не усыпаемыя, одному Богу только извъстныя...

Др. Перестань! не такъ оно есть. Правда, что трудно изъяснить, что злые люди сердие свое, то есть, самыхъ себе потеряли, и хотя межъ нами въ первомъ разговоръ сказано, что кто себе не узналъ, тотъ тъмъ самымъ потерялся, однакожъ для лучшея увъренности, вотъ тебъ голосъ Божій! Послушайте мене, погубившіи сердце, сущіи далече отъ правды.

Кл. Ахъ! мы сему въруемъ. Но какъ они потеряли? въдь и у нихъ мысли также плодятся и разливаются. Чего они себъ не воображаютъ? чего не обнимаютъ? пълый міръ ихъ вмъстить не можетъ. Ни что имъ не довлъетъ. Одно за другимъ пожираютъ, глотаютъ, и не насыщаются. Такъ не бездонная ли бездна—сердие ихъ? Ты сказалъ, что сердце, мысли, душа — все то одно: какъ же они потерялись?

Др. Чего досягнуть не можемъ — не испытуемо. Понудить себе должно и дать мъсто въ сердит нашемъ тому Божію слову. Если Его благодать повъетъ на насъ, тогда все намъ

простымъ и прямымъ покажется. Часто мелочей не разумбемъ самыхъ мелкихъ; а человбкъ есть маленькій мірокъ. И такъ трудно силу его узнать, какъ тяжело, во всемірной машинъ, начало сыскать. Затвердълое наше нечувствіе и заобильный вкусъ причиною есть нашей бъдности. Раскладывый предъ слъпцемъ все. для его пустое, что хочешь и сколько хочешь: все то онъ ощупать можетъ, а безъ прикосновенія ничего не понимаєть. Сколько разъ слышимъ о водъ и духъ? Не на воздухъ ли опираются птицы? Онъ тверде железа: однако деревянную стъну всякъ скоръе примътить можетъ; а воздухъ почитаютъ за пустошь. Для чего? Для того, что не столько онъ примътенъ: стъну скоръе онупаешь, скоръе различныя краски усмотришь; а воздухъ не столько казистъ, однако кръпшій камня и жельза, и нуженъ столь, что дунуть безъ его нельзя. Вотъ въ самыхъ мелочахъ ошибаемся, и слабъйшее вещество за дъйствительнъйшее почитаемъ. Почему? Потому, что стфна грубфе, и нашимъ очамъ погуще болванъетъ, какъ уже сказано; а воздухъ сокровеннъе, и, кажется, будто въ немъ ничего силы нътъ, хотя корабли гонитъ, и моря движетъ, дерева ломаетъ, горы крушитъ, вездъ проницаетъ и все снъдаетъ, самъ цъль пребывая. Видишь, что не такова природа есть, какъ ты разсуждаешь. Въ ней то сильнъс,

что не показнъе. А когда что-то уже столь закрылося, что никакими чувствами ощупать не можно, въ томъ же то самая сила. Но если о воздухъ почти увършться не можемъ и за ничто почитаемъ, будто бы его въ природъ не бывало, хотя онъ шумить, гремить, трешить, и симъ самымъ даетъ знать о пребываніи своемъ. то какъ можемъ почесть то, что очищение отъ всякія вещественныя грязи, удалено отъ всъхъ нашихъ чувствъ, свобожденно отъ всёхъ шумовъ, тресковъ и перемёнъ, что въ въчномъ покот и въ покойной въчности блаженно пребываеть? Спортивъ мы отъ самаго начала око нашего ума, не можемъ никакъ проникнуть до того, что одно достойное есть нашего почтенія и любви во въки въковъ. Пробудися-жъ теперь мыслію твоею, и если подунуль на твое сердце Духъ Божій, тогда должень ты усмотръть то, чего ты отъ рожденія не видаль. Ты видъль по сіе время одну только стъну болванъющей внъшности: теперь подними очи твои, если они озарены духомъ истины, и взглянь на ее. Ты видълъ одну только тыму; теперь уже видишь свътъ. Всего ты теперь по-двое видишь: двъ воды, двъ земли. И вся тварь теперь у тебе на двѣ части раздълена. Но кто раздълилъ? Богъ. Раздълилъ Онъ тебъ все надвое, чтобы ты не смъщивалъ тымы со свътомъ, лжи съ правдою. Но понеже ты не видель кроме одной лжи, будто ствны, закрывающей истину, для того Онъ теперь тебъ сдълаль новое небо, новую землю. Одинъ Онъ творитъ дивную истину. Когда усмотрёль ты новымъ окомъ и истиннымъ Бога, тогда уже ты въ Немъ, какъ во источникъ, какъ въ зерцалъ, увидълъ все, что всегда въ немъ было, и чего ты никогда не видълъ. И что самое есть древнъйшее, то для тебеноваго зрителя, новое есть; ибо что тебъ прежде на сердце не всходило, теперь будто все вновь сдёлано; потому что оно прежде тобою никогда не видено, а только слышано. И такъ, ты теперь видишь двое: старое и новое, явное и тайное. Но осмотрись на самаго себе. Какъ ты прежде видаль себе?

Кл. Я видалъ (признаюсь) одну явную часть въ себъ, а о тайной никогда и не думалъ. А хотябы и напомянулъ кто, какъ то часто и бывало, о тайной, однако миъ казалось чудно — почитать то, чего иътъ, за бытіе и за истину. Я, напримъръ, видълъ у меня руки, но миъ и на умъ не всходило, что въ сихъ рукахъ закрылись другія руки.

Др. Такъ ты видёль въ себё одну землю и прахъ; и ты доселё быль земля и непель. Кратко сказать: тебе не было на свётё, потому что земля, прахъ, тёнь и ничтожная пустошь—все то одно.

А. Въдь же ты изъ Іереміи доказаль, что человъкомъ находится не наружный прахъ, но сердце его. Какъ же Клеопы не было на свътъ? Въдь его сердце всегда при немъ было, и теперь есть...

Др. Постой, постой! Какъ ты такъ скоро позабыль двое, двое? Есть тёло земляное, и есть тёло духовное; такъ для чего же не быть двоимъ сердцамъ? Видълъ ты и любилъ болвана и идола въ твоемъ тълъ, а не истинное ткло, во Христк сокровенное. Ты любиль самъ себе, то есть, прахъ твой, а не сокровенную Божію истину въ тебе, которыя ты никогда не видълъ, -- не почиталъ ее забыть; и понеже не могъ ощупать, то и не въриль въ ес. II, когда тёлу твоему болёть опасно довелось тотчасъ впадалъ въ отчаяніе. Такъ что се такое? Не старый ли ты Адамъ, то есть, старый мёхъ съ ветхимъ сердцемъ? Одна ты тънь, пустошь, и ничто, съ твоимъ таковымъ же сердцемъ, каковое тъло твое. Земля въ землю устремилася, смерть къ смерти; а пустошь - люба пустошъ. Душа тощная и гладнаяпепель, не хлъбъ истинный ядущая, и питіе свое, внъ рая, съ плачемъ растворяющая. Слушай, что о таковыхъ ко Исаін говорить Богъ: О, Исаіе! Знай, что пепеломъ есть сердце ихъ, и прельщаются. И ни единъ можетъ души своея избавити... Помяни сія Іакове, и Израилю!

Яко рабъ мой еси ты... Себо отъяхъ, яко облакъ, беззаконія твоя, и, яко примракъ, грѣхи твоя. Обратися ко мнѣ, и избавлю тя...

Нъкій старинныхъ въковъ живописецъ изобразилъ на стънъ какія-то ягоды столь живо, что голодныя птички, отъ природы быстрый имъющія взоръ, однакъ бились во стъну, почитая за истинныя ягоды. Вотъ почему таковыя сердца глотаютъ и насытиться не могутъ! Покажи мнъ хоть одного изъ таковыхъ любопраховъ, кой имъетъ удовольствіе въ душъ своей. Любовь къ тъни есть мати глада; а сего отца дщерь есть смерть. Каковоежъ таковы хъ сердецъ движеніе? На то одно движатся, чтобъ безпокоиться. Видалъ ли ты во великихъ садахъ большія, круглыя, на подобіе бесъдокъ, птичьи клъти?

Ау. Довелось видёть въ царскихъ садахъ. Др. Они желёзными сётьми обволочены. Множество птичекъ—чижовъ, щегловъ, непрестанно внутрь ихъ колотятся. Отъ одной стороны въ другую быются, но нигдё пролета не получаютъ. Вотъ точное изображение сердепъ, о коихъ ты выше сказывалъ, что они въ разныя стороны, какъ молнія, мечутся, — мечутся и мучатся, въ стёнахъ заключенныя. Что есть столь узко и тёсно, какъ видимость? По сейпричинъ называется ровъ. Что фигуры, — (кажется) пролетъть сквозь съть, на своблуу:

духа? Но какъ же намъ опять вылетъть туда, чего за бытіе не почитаемъ? Мы въдь давно, изъ самого дътства, напосны симъ лукавымъ духомъ. засъяны симъ зміинымъ съменемъ, заняты внъдрившеюся въ сердце ехидною, дабы одну только грубую видимость, послёднюю пяту, внъшнюю тьму любить, гоняться за нею, наслаждаться ею-всегда и во всемь. Такъ ли? Такъ! всегда и во всемъ ... Ахъ! Гдъ ты, мечу Іереміннъ, опустошающій землю, мечу Павловъ, мечу Фине-Эсовъ..? Заблудили мы въ земль, обнялися съ нею. Но кто насъ избавитъ отъ нея? Вылетитъ ли. какъ птица, сердце наше? А когда уже сердце наше-глава наша, и мы въ ее претворилися, тогда кая надежда въ пепелъ? Можетъ ли прахъ, въ гробъ лежащій, востать, и стать, и признать, что еще и невидимость есть, есть еще и Духъ? Не можетъ... Для чего? Не можетъ востать и стать предъ Господемъ. Для чего же? Для того, что сей прахъ не можетъ принять въ себе сего съмени. Коего? Чтобъ върить, что есть сверхъ еще и то, чего не можемъ ощупать и аршиномъ мърить... О съмя благословенное! Начало спасенія нашего! Можемъ мы тебе и принять: но будешь у насъ безплодно. Для чего? Для того, что любимъ внешность; мы къ ней заобыкли, и не допустимъ до того, чтобъ могла согнить на зернъ вся внъшняя видимость, и чтобы осталася сила въ немъ одна невидима, въ которой увъриться не можемъ... Такъ насъ заправили наши учители. Се азъ напитаю ихъ польшемъ и напою ихъ желчію. Отъ пророковъ бо Герусалимскихъ изыде оскверненіе на всю землю.

## РАЗГОВОРЪ 5.

О томъ же:

Знай себе.

Лица тъ же.

Филонъ. Отсюду-то, думаю, старинная пословица: столько глупъ, что двоихъ насчитать не знаетъ. Но и мы по сіе время одно только во всемъ свътъ насчитали, затъмъ, что другаго въ немъ ничего не видали.

Кл. Не лучше ли тебѣ сказать, что намъ одна тѣнь была видна, ничего намъ не было видно? Мы хватали на водѣ одну тѣнь пустую; а теперь похожи на жителя глубокія Норвегіи, который по шестимѣсячно въ зимнемъ мракѣ видитъ чуть-чуть отверзающееся утрои всю тварь, начинающую нѣсколько болванѣть.

Другъ. Если не будете сожимать и отвращать очей, то увидите всю тварь просвъщенну. Не будьте подобно кроту, въ землю влюбившемуся. А какъ только невзначай, пробился на воздухъ, — ахъ! сколько онъ ему противенъ; приподнимайте очи и принаравливайте оныя—смотръть на того, который сказуетъ:

Азъ есмь свътъ міру.

Все, что мы досель видым, что такое есть? Земля, плоть, песокъ, полынь, желчь, смерть, тьма, злость, адъ... Теперь начинаеть свътать утро Воскресенія. Перестаемъ видъть то, что видъли, почитая всю видимость за ничто; а устремляемъ очи на то, что въ насъ было закрыто, а посему и пренебреженно. Мы доселъ безплотныя невидимости не удостоивали поставить въ число существа, и думали, что она-мечта и пустоша. Но теперь у насъ. напротиву-того, видимость есть травою, лестью, мечтою и исчезающимъ цвътомъ; а въчная невидимость находится ей головою, силою, каменемъ основанія и счастіємъ нашимъ. Послушаймо, что говорить къ намъ новый и истинный человъкъ, и что объщаетъ?

Дамъ тебъ (говоритъ) сокровища темная. Сокровенная, невидимая отверзу тебъ. Да увъси: яко Азъ Господь Богъ твой: прозывая мя Мое: Богъ израилевъ.

Теперь разсуждайте: нравится ли вамъ переходъ, или вы будете, по прежнему, во видимой землѣ вашей, или очистите сердце ваше для принятія новаго Духа. Кто старое сердце отбросилъ, тотъ сдѣлался новымъ человѣкомъ. Горе сердцамъ затвердѣлымъ!...

Лука. Для того-то самого смягчить сердце и сокрушить трудно. Закоренълое сердце похоже на младенца, возросшаго во исполина. Трудно наконецъ бороться.

Де. Но что намъ воспящаетъ въ жизни: о семъ разсуждать и разговаривать, и употребить къ сему хотя за комплетное время? Новый Духъ вдругъ, какъ молнія, облистать сердце можетъ. 600 тысячь вызваны были во Обътованную землю: но для чего два только въ ее вошли?

Лу. Два: Інсусъ Навинъ и Халевъ.

Др. А вотъ для чего! Тфу! Какъ можетъ то быть, чего видъть нельзя? Ужели всъхъ (зароптали) вводитъ насъ Господь въ землю сію, чтобъ пасть на брани? Но если руки и ноги потеряемъ, что въ насъ будетъ? Не хотимъ мы сего. Дай намъ вернуться въ нашу старую землю. Не правится намъ тотъ, кто въ пустощу вводитъ... Слышите ли вы мысли сихъ старовърцовъ? вотъ ихъ 600,000! Представьте себъ ветхія кади, сквернымъ занятыя квасомъ. Можно ли такимъ скотамъ что либо внушить? По ихъ неразумному митию, нельзя бытія своего Богу имъть, если Онъ захочетъ чистъ

быть всякія видимости. Если того нѣтъ, чего не видятъ, такъ Бога давно не стало. Вода преръканія! Съмя змінно! Сердце невърное! Совътъ лукавъ! Не сіе ли есть:—не исповъдатися Голодеви, и не призывати имене Его? Не таково было сердце двоихъ тѣхъ благополучныхъ наслъдниковъ.

И даде Господь Халеву кръпость, и даже до старости пребысть у него. И съмя его, обдержа въ наслъдіе, яко да видять вси сынове Израилевы, яко добро ходити въ слъдъ Господа. Вси же разгитвавшиеся, не узрять ю. Глаголетъ Господь: Рабъ же мой Халевъ, яко бысть духъ мой въ немъ, и возслъдова мит, введу его въ землю, въ ню же ходиль тамо, и съмя его, наслъдить ю.

Кл. Посему, вся сила въ Богъ, а не во внъшней видимости?

Др. А что есть идолопоклонство, если не то, чтобъ приписывать силу истуканнымъ? Не хочешь рукъ невидимыхъ: видно, что видимости воздаешь силу и почтеніе твое. Но долго ли, сія твоя видимость пребудетъ? На что ты положился? Что есть видимая плоть, если не ємерть? И на ней-то ты основалъ сердце твое и любовь? Всяка вибшность есть мимо протежающее рѣкою. Не на льду ли ты воткнулъ кущу твою и постави іъ шалашъ твой? Пожалуй, перенеси его на твердость. Перенеси его

во дворы Господни. Водрузи на новой земль. А инаме, что твоя за радость? Кой покой? Не всегда ли опасаешься, что когда-либо ледъ однакъ распустится, когда-либо смертное тъло оставлять надобно? О бъднъйшіе, почитающіе тъло свое тлънное, и не върующіе новому! Таковые-то возволнуются и почти не возмогуть. Нъсть радоватися нечестивымъ, глаголеть Господь Богъ.

Фил. Что есть нечестивый?

Др. Тавніе почитающій.

Фил. Какъ?

Др. Такъ почитающій, что если отнять у его тлівніе, онъ думаетъ, что ему безъ ногъ никакъ бытія своего иміть не возможно. Не великое-ли се почтеніе для праха?

Фил. Кажется, что весьма не малое; ибо такимъ образомъ обоготворитъ онъ свой пепелъ, приписуя ему живота своего дъйствительность.

Др. Такъ теперь, думаю, постигаешь сін слова:

Азъ Господъ Богъ! cie мое (не чуждое) есть имя. Славы моея иному не дамъ, ниже добродътелей моихъ устуканнымъ.

То, что мы назвали дъйствительностью, называется тутъ добродътелью, то есть, силою и кръпостію, которую Богъ, за свое преимущество, отъ всей тлънности такъ отнялъ и себъ присвоилъ, что ужасно гитвается, если кто дерзнетъ ся, хотя мало удълить твари, или кумирамъ, съ которыми Онъ отъ начала въка всегда ревностную тяжбу имъстъ. Мы всъ Его въ семъ ужасно оскорбляемъ — всегда и вездъ.

Фил. Какъ?

Др. А вотъ такъ! весь міръ состоитъ изъ двоихъ натуръ. Одна видимая, другая невидимая. Богъ, какъ творецъ всесильный, всю тварь проницаетъ и содержитъ, вездъ и всегда былъ, есть и будетъ. Какъ же ему не оскорбительно, если мы, смотря на перемѣну тлѣнныя натуры, пугаемся, а симъ самымъ приписуемъ ей важность въ жертву, чего слълать нельзя, не отнявъ ея отъ Бога, который всю важность, и силу, и бытіе, и имя, и все-на-все исполненіе себъ точію одному полно, и безъ причастниковъ присвоилъ? Разсуди! Если онъ бытіе и всему исполненіе, то какъ можешь твое потерять, что у тебя есть, Онъ тебъ всъмъ тъмъ есть. Ни что твое не пропадаетъ, потому что Богъ порчи не знаетъ. Одна для тебя остается школа въры, или, какъ Давидъ говоритъ: поучение въчности. Потерпи въ немъ немножко, поколь старовфрное твое, пепельное сердце и сколько отъ сего св тныхъ очистится душковъ.

## РАЗГОВОРЪ 6.

О томъ же: знай скбе.

Лица тъ же.

Другъ. Земле! земле! земле! слыши слово Господне.

Филонъ. Не слышу.

Др. Для чего?

Л. Кто можетъ взойти на небо? Развъ сошедшій съ небесе. Кто можетъ слышать слово Божіе, аще не будетъ Богъ въ немъ? Свътъ видится тогда, когда свътъ во очахъ есть. Чрезъ стъну продазитъ онъ тогда, когда Богъ вождемъ есть. Но когда сила во окъ опороченна, лучше сказать, когда сила отъ ока отступила и селенія своего въ веществъ его не имъетъ; въ то время никоего око различія межъ тьмою и свътомъ не находитъ.

Кл. Но не можетъ ли Богъ мертваго живымъ, а видимаго невидимымъ сдълать? Ей! есть время и теперь воскреснуть. Можетъ искра Божія пасти на темную бездну сердца нашего,—и вдругъ озаритъ. Въруймо только, что Богъ есть въ плоти человъческой. Есть подлинно Онъ во плоти видимой нашей, невещественъ въ вещественномъ, въчный въ тлънномъ, сдинъ въ каждомъ изъ насъ, и цълъ во всякомъ: Богъ во плоти и плоть въ Бозъ!

но не плоть Богомъ. Ахъ, зерно горчичное! въро! страше и любовь Божія! зерно правды и царствія Его! чувствую, что ты тайно падаешь на земное мое сердце, какъ дождь на руно! о дабы не позобыли тебе воздушныя птицы!

Фил. Вспомнимъ теперь съ Давидомъ въчным ему лъта—и поучимся въ нихъ.

Клеопа. Кому, или чему поучиться?

Фил. Въчности поучимся... Кому подобенъ истинный человъкъ Господь нашъ во плоти?

Др. Подобенъ доброму и полному колосу пшеничному. Разсуди теперь: стебло ли съ вътвями? Постой! не то колосъ: колосъ все заключаетъ въ себъ. Ость ли на колосъ? Она ли есть колосъ? На колосъ ость, правда; и въ колост ость: но не колосомъ ость, не она есть колосъ. Что есть колосъ? Колосъ есть самая сила, въ которой стебло съ своими вътвами, и ость съ плевою заключается. Не въ вернъ ли все сіе закрылось? и не весною ли выходить все сіе, перемънивъ зеленую вмъсто желтыя и ветхія одежды? Не не видима ли сила зерна? Такъ. Оно въ то время дъйствуетъ, когда вся внъшность уже на немъ согнила, дабы не причелъ кто новаго плододъйствія мертвой и нечувственной земль, то есть, гніющей внёшности, но вся бы слава отдана была невидимому Богу, тайною своею десницею вся дъйствующему; дабы онъ одинъ

во всемъ былъ глава, а вся внёшность — пятою и хвостомъ.

Фил. Теперь мит въ колост показуется то; что по сіе время не было видно.

Кл. Лучше скажи, что ты въ немъ одинъ хвостъ видълъ.

Др. Пускай же сія въ колост новость называется ростъ. Господь Богъ прирастиль его намъ.

А. Но какъ мы съ поля перешли въ садъ, — взгляньте, чёмъ насъ привътствуетъ въ бесъд-къ сей человъкъ?

Фил. Сію икону написаль мой другь живописець.

Кл. Куда мит нравится! изъ чернаго облака лучь касается головы его. Но что за слова въ лучт? Они витстт съ лучемъ съ высоты снисходятъ во облитую свътомъ голову его. Прочитай, Лука! ты отчисла книгочихъ.

Л. Образъ пророка Исаін. Въ лучь написаны сіи слова: Возопій...

Кл. Но что за слова изъ устъ его исходятъ?

Л. Знаю тъ слова: всякая плоть — съно, и всяка слава человъка, яко цвътъ травный...

Фил. А чтожъ написано на бумажкъ, кото-рая въ его рукахъ?

Л. Знаю: глаголъ же Бога нашего пребываеть во въки.

Др. Видите ли списанну бумажку?

Кл. Мы два съ Филономъ, столько уже лётъ, около одного земледёльства упражияемся, а колосъ недавно усмотрёли. Что же касается до бумажокъ, да еще пророчіихъ, спрашуй Луку; его то дёло.

Др. Лука! ты видишь въ рукахъ пророчіихъ бумажку. Но знай, что видишь дело весьма малое и весьма великое. Сей блаженный старикъ легко держитъ въ правой рукъ тое дъло, въ коемъ всегда вездъ все держится. Разсуди, что самъ, откровенія свътомъ озаренный старецъ въ его состоитъ рукъ, носимымъ носится и держится у себе держимымъ. Смотрълъ ты на колосы? Посмотри теперь на человъка, — и узнай его. Видаль ты въ колосъ зерно: а теперь взглянь на стмя Авраамово, да тутъ же и на твое. Видълъ ты въ колосъ солому съ половою: посмотрижъ и на траву тлённыя твоея плоти, съ пустымъ доселё цвътомъ пепельныхъ твоихъ разсужденій. Усмотрълъ ты въ колосъ то, чего прежде не видываль: теперь узнавай въ человъкъ то, что для тебе видно не было. Видя колосъ, ты не видълъ его, и не зналъ человъка, зная его. Но что показалось тебъ въ колосъ на послъдокъ, тое не было отъ плоти, но отъ Бога. Поднимижъ отъ земли мысли твои, и уразумъй премудрость прежде въкъ отъ Бога рож-

денную, а не сотворенную. Усмотрелъ ты въ колост новый рость, толь сильный, что для всея соломы съ половою слудался онъ головою и убъжищемъ: познай же здъсь новаго Іосифа (значить приращеніе), новаго пастыря, Отца и кормителя нашего. Въ пшеничномъ зернъ примътилъ ты легонькую внъшность, въ которой закрылась тайная дъйствительность невидимаго Бога: взглянь же теперь на глаголь Божій, пророчею бумажкою, какъ легонькимъ облакомъ прикрытый. Силу зерна умнымъ ты окомъ увидълъ: открой же око въры, - и увидишь въ себъ тожъ силу Божію, десницу Божію, законъ Божій, глаголъ Божій, слово Божіе, царство и власть Божію: тайную, невидимую; а узнавъ Сына, узнаешь и Отца Его. Дряхлая на колосъ солома не боится погибели. Она какъ изъ зерна вышла, такъ опять въ зернъ закроется, которое хотя по внъшней кожицъ согність, но сила его въчна. Чего-жъ ты трепещешь, трава и плоть? Дерзай! не бойся! ты уже видишь въ себъ десницу Божію, которая тебе также бережеть, какъ пшеничну солому. Или не въришь? Если такъ, то бойся. Нътъ надежды. Вся плоть гибнетъ. Гдъ дъваться? Бъжи-жъ съ Давидомъ въ домъ Господень или со Тереміею въ его жъ дворы. Раскрой же сердце твое для принятія въры и для обнятія того человъка, который

Отцу своему вийсто десницы и вийсто силы Его есть, во въки въковъ. Слушай, что Отецъ Его, чрезъ Его жъ самаго и въ немъ самомъ намъ говорить. Слушай же! Положу словеса моя въ уста твоя: и подъ сънію руки моея покрыю тя. А коею рукою? ею же поставихъ небо, и основахъ землю. Слышишь ли? коль сильное зерно въ тебъ! Небо сіе невидимое и земля въ немъ закрывается, - и тебъ ли сіе съмя сберечь не сильно будетъ? Ахъ! пожалуй, будь увъренъ, что и самый нечувственный головы твося волосъ, не личность одну свою потерявши, въ немъ безъ всякаго вреда закроется, сохранится, ублажится. Стмя благословенное! спасение всея наличности моея! Свътъ откровенія слепому языку! досель быль я во тымъ и во грязи. Я былъ, то есть, сердце мое, флъ и насыщался землею: а теперь отъ узъ ся мене отпущаешь, убивъ съмя ся въ мнъ, пустую пяту наблюдающее. А вмъсто его во въки ты во мнъ воцарился, открывъ мнъ небо новое и тебе сидящаго одесную Отца небеснаго. Будь же мнъ теперь миръ въ силъ твоей, и спокойство! Будь мит теперь суббота благословенная! вынесли мене крыла голубины изъ земли безднъ, - и почію. Чего жъ больше скорбъть тебъ, душа моя? Зачъмъ тебъ теперь безпокоить мене? познала ты уже въ себъ человъка. И сила Его безконечна. Уповай

же на Него, если узнала Его, и точно знаешь Его.

Онь глава твоя въ тебъ: подъ видомъ твоея плоти и крови.

Спасеніе лица твоего и Богъ твой.

## РАЗГОВОРЪ 7.

О и стинномъ человъкъ, или о воскресении.

Бесъдующія персоны: Старецъ Памва, Антонъ, Квадратъ, Другъ и проч.

Другъ. Слушай, Памво! Куда долго учишься!.. Уже ли ты научился Давидому псалму?

Памва. Да я только одинъ псаломъ ўмёю.

Лр. Одинъ?

Пли. Однимъ одинъ...

Др. Кій псаломъ?

Пам. А вотъ онъ: Рѣхъ: сохраню пути моя... И больше для мене ненадобно. Я уже положиль храненіе устамъ моимъ.

Антонъ. Самая правда. Языкъ все тъло обращаетъ и бываетъ виною многихъ золъ.

Квадратъ. Ахъ, Памво! Блажейъ еси, если не согръщаещь языкомъ твоимъ. Коль горячо сего отъ Бога себъ просятъ Давидъ и Сираховъ сынъ.

Аяка. А прежде о чемъ ты говорилъ, Памво? Въдь ты и прежде имълъ языкъ?

Пам. Я уже древнему моему языку нало-жиль печать.

Ант. А кто тебъ его запечаталь?

Пам. Кто можетъ запереть бездну, кромѣ Бога?

Л. Не худо называешь языкъ бездною; потому что и Давидъ языку льстиву даетъ имя потопныхъ словъ. Потопъ и бездна—все одно.

Квадр. Я слыхалъ, что и разумъ премудраго потому у Сирахова сына называется.

Др. Рфчь, какова либо есть, не иное что есть, какъ рфка: а языкъ есть источникомъ ея. Но если уже тебе, Памво, Господь отъ языка не преподобна избавилъ, то видно, что вмъсто льстиваго, подарилъ тебъ языкъ Давидовъ—весь лень правдъ Божіей поучающійся, силу Его всему роду грядущему возвъщающій.

Квадр. Самая правда. Кто можетъ говорить о бълости, чтобы ему не была знакома черность? Одинъ вкусъ чувствуетъ горькое и сладкое. Если кому открылъ Господь узнать языкъ льстивый, таковъ вдругъ узнать можетъ праведныя уста, поучающияся премудрости.

Ант. Что такое вы насказали чудное? Развѣ не разумѣетъ и стараго языка тотъ, кто не знаетъ новаго?

Плм. Безъ сумнѣнія. Въ то время покажется старое, когда уразумѣешь новое. Гдѣ ты видаль, чтобы кто разумѣль тьму, не видавъникогда свѣта? Можетъ ли кротъ, скажи пожалуй, сказать тебѣ: гдѣ день? гдѣ ночь?

Ант. Если кротъ не можетъ, то можетъ сказать человъкъ.

Плм. Можетъ ли слъпый усмотръть и тебъ показать на портретъ крашу бълу?

Ант. Не можетъ.

Пам. Зачёмъ?

Ант. Затъмъ, что онъ не видалъ и не знаетъ черныя. А еслибы онъ хоть одну изъ противныхъ межъ собою красокъ могъ разумъть, въ то же мгновеніе могъ бы понять и другую.

Пам. Вотъ также и тутъ. Тотъ понимаетъ юность, кто разумбетъ старость.

Ант. Довольно надивиться не могу, если всякъ человъкъ такъ родится, что не можетъ и сего понять, что такое есть старость и юность, если не будетъ другой свыше рожденъ.

Пам. Свётъ открываетъ все то, что намъ во тьмѣ нёсколько болванѣло. Такъ н Богъ Единъ всю намъ истину освѣщаетъ. Въ то время усматриваемъ мы пустую мечту: усмотрѣвъ истину, и уразумѣвъ юность, понимаемъ старость. Земляный человѣкъ думаетъ про себе, что понимаетъ будто. Но мало ли младенецъ

видить въ потемкахъ, а того не бывало. Но возсіявшій свъть все привидъніе уничтожаеть. Не всякому ли знакомы сін слова: время, жизнь, смерть, любовь, мысль, душа, страсть, совъсть; благодать, въчность? Намъ кажется, что разумбемъ; но если кого о изъяснени спросить, то всякъ задумается. Кто можетъ объяснить, что значить время, если не приникиетъ въ Божественную высоту? Время, жизнь и все прочее въ Богъ содержится. Кто жъ можетъ разумёть что либо со всёхъ видимыхъ и невидимыхъ тварей, не разумъя того, кой всему голова и основание? Начало премудрости — разумъти Господа. Если кто не знаетъ Господа, подобенъ узникамъ, вверженнымъ въ темницу. Таковъчто можетъ понять во тьмъ? Главнъйшій и начальнъйшій премудрости пунктъ есть знаніе о Бозъ. Не вижу Его, не знаю, а върую, что Онъ есть. А если върую, то и боюсь, - боюсь, чтобъ не разгивать Его. Ищу что такое благоугодно Ему. Вотъ любовь, знаніе Божіе, въра, страхъ и любленіе Господа; одна то есть цёль: знаніе въ вёрё, вёра въ страхъ, страхъ въ любви, любовь во исполнении заповъдей, а соблюдение заповъдей въ любви къ ближнему; любовь же не завидить, и прочая. И такъ, если хочешь что либо познать и уразумъть, -должно прежде взыйти на гору въденія Божія. Тамъ-то ты просвъщенъ тайными Божества

лучами, уразумъешь, что захочешь, -- не только юность орлюю, но и обветшающую старости ризу, и ветхая ветхихъ, и небеса небесъ. Но кто насъ выведетъ изъ преисподняго рова? Кто возведеть на гору Господню? Гдт ты, свъте нашъ, Христе Інсусе? Ты одинъ говоришь истину въ сердцъ твоемъ. Слово твое истина есть. Евангеліе твое есть зажженный фонарь, а Ты въ немъ самъ свътомъ. Вотъ единственное средство ко избъжанію обмана и тьмы незнанія! Вотъ домъ Давидовъ, въ которомъ судейскій престолъ всяку ложь рѣшить, изръжеть. О чемь ты, Антонъ, знать хочешь, - ищи въ сихъ возлюбленныхъ селеніяхъ. Если не сыщешь входа въ одинъ чертогъ, постучи въ другой, въ десятый, въ сотой, въ тысящной, въ десятитысящной... Сей Божій домъ снаружи кажется пещерою, но внутрь Дъва родитъ Того, котораго Ангелы поютъ непрестанно. Въ сравнении сея премудрости, всё свётовыя мудрости не иное что суть, какъ рабскія ухищренія. Въ сей домъ, воровскимъ образомъ не входи: ищи дверей и стучи, поколь не отверзутъ. Не достоинъ будешь входа, если что въ свътъ предпочтешь надъ Божію сію гору. Не впущають здёсь никого съ одною половиною сердца. А если насильно продерешься, - въ горшую тьму выброшенъ будешь. Сколь гортлъ Давидъ любовію къ сему дочу! Желаль и истаеваль желаніемъ дворовъ Господнихъ. Зналъ онъ, что никоимъ образомъ нельзя выбраться изъ началородныя безучія человіческаго тымы, разві чрезъ сін ворота. Зналъ онъ, что вси заблудили отъ самаго материяго чрева. И хотя говорили: се дверь! вотъ путь! однакъ все лгали. Зналь онъ, что никая птица и никакая мудрость челов вческая, сколько ли она быстра, не въ силъ вынесть его изъ пропасти, кромъ сея чистыя голубицы. Для того изъ нетерпъливости кричитъ: кто дастъ мнъ крилъ? да чтобъ они таковы были, каковыя имбетъ сія голубица, то есть, посребрены, а между связью крилъ блещало бы золото. А если не такъ, то не надобно для мене никакихъ летаній, - сколько-хочь они быстропарны. Сею-то нескверною голубкою онъ столько усладился, что, какъ Магдалина при гробъ, всегда просиль и докучаль, чтобъ отворила для него дверь, чтобъ окончила его страданія, чтобъ разбила мглу и мятежъ внутренній; называлъ ее всею своею утъхою. Встань, говоритъ съ плачемъ, славо моя! Встань ты, сладчайшая моя, десятострунная псалтырь и гусли сладкозвонныя! Если ты только встанешь, то я и самъ тотчасъ встану. А встану рано, поднимуся на свътъ. Долго ли мнъ во тьмъ жить? Когда пріиду и явлюся лицу Божію? Кто кромъ тебе, о, краснъйшая всъхъ дочерей въ міръ лъво! кто введеть мя во градъ утверждень? Твоими только дверьми и однимъ только твоимъ следомъ привестися могуть къ Царю Небесному дёвы, если съ тобою имёють дружество. Не безъ пользы же трудился Давидъ. Съ коликимъ восторгомъ взываетъ: Отверзите мнъ врата правды. Вшедъ въ ня, исповемся тебъ, яко услышалъ мя еси. Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимсявъ онь. Богъ Господь, и явися намъ. Призвахъ Господа, и услыша мя въ пространство. Что теперь сотворитъ мит человткъ? ничего не боюся. Широкъ весьма сталъ Давидъ, вылетълъ изъ сътей и тъсноты въ свободу духа. Исчезла въ разъ вся тьма. Куда бы ин пошелъ, - вездъ свъть. Камо пойду оть Духа твоего? постъ Давидъ. Онъ боится, любитъ, удивляется, отъ мъста на мъсто перелетываетъ, все видитъ, все разумбеть, видя того, въ котораго рукъ свътъ и тьма.

Квадр. Правда, что вёрно и ревностно возлюбленный Давидъ свою любезнёйшую любитъ. Ее-то онъ, думаю, называетъ матерію, Сіономъ, дочерію, царицею, въ золото одётою и преукрашенною, колесницею Божіею, царствомъ живыхъ людей, жилищемъ всёхъ веселящихся, и прочая. Едино проситъ отъ Господа, чтобы жить въ домё семъ Божіемъ, на

мъстъ покрова сего предивнаго, гдъ гласъ радующихся и шумъ празднующихъ. А въ прочемъ ничего, ни на небеси, ни на землъ не желаетъ, кромъ сей чаши, наполненныя благосчастіемъ, кромъ сея дщери царскія, которыя вся красота внутрь ея закрывается и сокрылася. И столько сін врата сіонскія, и путь сей, ведущій его къ въдънію Господа, любъ ему быль, что на немь такъ наслаждался. какъ во всякомъ родъ богатства. Что либо въ немъ говорится, все то называетъ чуднымъ и преславнымъ, отъ общенароднаго митнія вовсе отличнымъ. Тутъ-то его жертва, пъніс и покой душевный, пристанище хотънія. Ахъ, покой душевный! Коль ты ръдокъ! коль дорогъ! Здъсь-то онъ закрывается, — въ тайнъ. лица Божія, отъ мятежа человъческого и отъ пререканія языковь, и есть, отъ всёхь свётовыхъ мненій, противныхъ Божіей премудрости, называемой отъ него благолъпіемъ дома Господня, каменемъ прибъжища для преустрашенныхъ гръшниковъ, о коихъ пишется: бъгаетъ нечестивый, ни единому же гонящу.

Ант. Безъ сумнъніяжъ въ сія каменныя возводитъ онъ очи свои горы, надъясь отъ нихъ помощи.

Квадр. Извъстно, что гръшникъ, какъ только почувствоваль опасность своего пути, бъжитъ, какъ гонимый заецъ, къ симъ горамъ,

находясь въ замѣшательствѣ бъдныхъ своихъ разсужденій, которыя ему прежде весьма казалися правильными. Но когда изъ Божінхъ горъ блеснувшій свъть на лицо ему покажеть его прельщение, въ то время весь свой путь самь уничтожаеть такъ, какъ случилось Павлу. идущему въ Дамаскъ. Ивъ сей-то силъ говоритъ Давидъ: Просвъщаеши дивно отъ горъ въчныхъ: - сиятошася вси неразумнія сердцемъ. Кому жъ сей свътъ не быль бы любезенъ, если бы мы хоть мало его вкусили? О, кивоте свъта святыя славы Отца Небеснаго! Конечно, твое блистаніе, несносное очамъ нашимъ, ко тъмъ заобыкщимъ. А то бы мы непремънно сна очамъ нашимъ не дали, дондеже бы дверь открылась, дабы можно увидъть, гдъ селеніе свое имъетъ Богъ Іаковль, гдъ царствіе и правда его, гдъ начало, глава и счастіе наше, дабы можно было и о насъ сказать: о нема же отверзостеся очи, и познаста его, - и той не видимъ бысть има. Или сіе: пріндоста же и вид'єста, гд в живяше, и у него пребыста день той.

Ант. Какъ же ты говориль прежде, что священное писаніе возводить на гору познанія Божія? А нынъ оное называешь горою.

Квадр. Оно у Давида называется гора Божія. Такъ развътебъ удивительно то, что горою восходимъ на гору? Если путь ведетъ

часть есть низка, а послёдняя высока столько, сколько гора, на которую конець дороги поднимается. То же видёть можно и на лёствицё, къ высокому мёсту приставленной. Она дольнею своею частю дольнихъ, или долинныхъ жителей принимаетъ, а горнею возноситъ на высоту. По сей же причинё и крылами называется, и дверьми, и предёломъ, или границею, и пристанью, и пескомъ, или брегомъ, море ограничившимъ, и стёною.

Ант. Для чего ствною и предвломъ называется?

Квадр. Развѣ мало сего водится, что стѣна грань дѣлаетъ, раздѣляя наше собственное отъ чуждаго? А сія Богозданная стѣна какъ не можетъ назваться предѣломъ, когда она гранцчитъ между свѣтомъ и между чужестранною тьмою? сія стѣна имѣетъ темиую сторону ту, которая смотритъ ко тьмѣ. Но страна ея, къ востоку обращенная, есть внутренняя, и вся свѣтомъ вышилго Бога позлащенная; такъ что, если темный житель приходитъ къ ея дверямъ, изъ наружи темнымъ, — не видитъ ни коея красы и отходитъ назадъ, бродя во мракъ. Когда же увѣрится, и паче чаянія отверзутся двери, въ то время, свѣтомъ воскресенія облиставшися, воззоветъ съ Давидомъ: испо-

въмся тебъ, яко страшно удиви мя еси. Нъсть сіе, но домъ Божій, и сія врата небесная.

Ант. Посему она подобна лунъ, когда луна межъ солнцемъ и землею. Въ то время одинъ полукругъ ея темный; а тотъ, что къ солнцу, свътлый.

Квадр. Сія посредственница похожа и на мостъ, дълающій сообщеніе между Богомъ и смертными.

Ант. Если сей чудный мостъ переводитъ смертныхъ въ животъ, то достойно и праведно назватись можетъ воскресеніемъ.

Квадр. Ахъ! сія-то голубица точное есть воскресеніе мертвыхъ человѣковъ. Она насъ, спадшяхъ отъ горы долу, поставляетъ паки на той же горѣ.

Л. II я сему согласенъ! Сіе слово воскресеніе въ греческихъ и римскихъ языкахъ значитъ, кажется, то: если падшаго паки поставить на ноги. Кромѣ того я слыхалъ, что голубица по еврейскому — Іона. Да и Богъ явно говорить Іереміи, что поставитъ его опять на ноги, если будетъ Ему послушенъ. ІІ какъ въ священномъ писаніи весьма бъдственное состояніе значитъ сіе слово сидъть, такъ напротивъ того стоять значитъ быть въ точномъ благополучіи. А какъ несчастное дъло есть сидъть и быть колодникомъ въ темницъ, такъ еще хуже — быть въкомпаніи тъхъ, коихъ св.

Павелъ пробуживаетъ: востани спяй и воскресни отъ мертвыхъ... Разбій сонъ глазамъ тво-имъ, о несчастный мертвецъ! поднимись на ноги! авось-либо уразумъешь, что такое есть: Христосъ, свътъ міра?

Др. Не могу больше молчать, услышавъ блаженнъйшее и сладчайшее имя свътлаго воскресенія. Я, правда, между прочіими, и самъ сижу въ холодномъ смертномъ мракъ; но чувствую во миъ тайную лучу, тайно согръвающую сердце мое... Ахъ, Памво! сохранимъ сію Божественную искру въ сердцъ нашемъ! побережемъ ея, дабы прахъ и пепелъ гробовъ нашихъ не затушилъ ее. Въ то время что-ли мы останемся такое, развъ единъ прахъ и смерть..? Огня истребить не можемъ-не спорю: но что самимъ намъ дълать безъ огня? кая польза намъ въ томъ, что имфемъ въ себф плоть и кровь? Въдай, что ей должно опуститься во истленіе. Въ то время, погибать ли намъ безъ конца? и мы не иное что есмы, развъ мечта, сонъ, смерть, и суета? О, премного бъдственное жъ наше состояніе, если все-на-все одно только есть тлънное, безъ въчности, - если, кромъ явнаго, ничего не имъется въ немъ тайнаго, въ чемъ бы существо наше, какъ на твердомъ основаніи, задержалось, -если всяческая суета и всякъ человъкъ живущій! Подлинно жь теперь (если

такъ), сильно твое царство, о, горькая смерте! непобъдима твоя побъда. О, аде! Кто, или что можетъ противиться тлѣннымъ вашимъ законамъ, все въ прахъ, безъ остатка, обращающимъ? Ахъ бъда, погибель, болъзнъ, горесть, мятежъ!.. Слышите ли? Понимаете ли, кій сей есть языкъ?..

Пам. Господи! избави душу мою отъ устенъ неправедныхъ.... отъ языка непреподобна, отъ человъка неправедна... Языкъ ихъ сей есть мечь остръ... гробъ отверстъ...,

Лр. Вотъ точный ядъ аспидовъ, жало гръховное, языкъ зміинъ, низводящій Адама въ трудъ и болъзнь! Что ли ты намъ нашепталъ, древняя злобо и прелесть? Для чего ты весьма высоко возносишь умирающую мертвость, и старъющуюся старость, и тлъющую тлънь? Одна ли смерть царствуетъ? и нъсть живота? лесть одна безъ правды, и злоба безъ благости, и старость безъ юности, и тьма безъ світа, и потопъ безъ суши? Да запретитъ же тебъ Господь, о, потопный языче, ръку водъ лживыхъ изблевающій, потопляющій матери Сіона младенцевъ, покрывающій мракомъ и облакомъ чернымъ, низводящій во адъ отъ Господа, котораго клевещешь съ гордостію, уничижая Его царство и правду, юность и въчность, новую землю и живый родъ!.. Слушай же, бъсе глухій, языче нъмый и пустый,

понеже не признаешь пребыванія Господня, исповъдуя, что одна только смерть вездъ владъетъ, низведя все-на-все во адъ истлънія! Того ради знай ,что новый и нетлънный человъкъ не точію поперетъ тлънные твои законы, но совстмъ вооруженъ местью, до конца тебе разрушить, низвергнеть отъ престола твоего, сдълавъ тебе изъ головы ничтожнымъ ошибомъ. Памво! Слушай, Памво! Зачемъ ты молчишь? Въдай, что ты уже позналь путь твой. Не шепчетъ въ твоемъ сердит онтмъвъ злый языкъ. Развъ опять ожилъ? Развъ опять бользнь грышнаго языка во утробы твоей обновилась? Паки бодетъ мечь душу твою? Видно, что для того молчишь, онтмтвъ и смирився, не говоришь добраго, не вопрошаешь о миръ Герусалима.

Пам. Я давно уже тайно сей языкъ проклинаю въ сердцъ моемъ.

Др. Но для чего явно не поешь? Если дъйствительно научился псалму Давидову, — для чего со Исаіею возлюбленному твоему пъсни чрезъ весь день не простираешь? Если далъ тебъ Господь новыя уста, — зачъмъ съ Іереміею не говоришь: и отверзтая уста моя ктому не затворятся. Если согрълося сердце твое въ тебъ, — долженъ ты въ поученіи твоемъ раздувать въчнующую воскресенія искру, дондеже возгорится огнь блаженнаго сего пламени и поястъ всю себъ сопротивную тлънь, дондеже наполнится огненная ръка Божія; потопляющая нечестивыя. Согрътое сердце есть огненный духа святаго языкъ, новое на небеси и на землъ поющій чудо воскресенія. Не видишь ли, что во всёхъ ветхое сердие, земляный языкъ, всъ боязливы, печальны, несыты, отчаянны, лишены небеснаго параклитова утфшенія? Коль же напротивъ того мало тъхъ, о коихъ сказано: на стънахъ твоихъ, Іерусалиме, приставихъ стражи день и нощь, иже не престанутъ поминающе Господа! Мало сыновъ Амосовыхъ для утёшенія людей -Божінхъ; не много Аввакумовъ, стоящихъ на Божественной стражт. О встхъ можно сказать: мертвъ еси, съ мертвымъ твоимъ сердцемъ; желъзо пройде душу твою; сидишь во тьмѣ; лежишь во гробѣ... О божественная искро! зерно горчично и пшенично! Съмя Авраамле! Сыне Давидовъ! Христе Інсусе! Небесный и новый человъче! Главо и сердце и свъте всея твари! десница Божія! воскресеніе наше! Когда тебе уразумфемь?.. Ты истинный человъкъ еси во истинной плоти. Но мы не знаемъ такого человъка; а которыхъ знаемъ, тъ всъ умираютъ. Ахъ! истянный человъкъ никогда же умираетъ. Такъ видно, что мы никогда истиннаго не видывали человъка; а которыхъ знаемъ, у тъхъ руки и ноги,

и все тъло въ прахъ обращается. Но что свидътельствуетъ камень священнаго писанія? Не отемнъста (говоритъ) очи его, и не истлъста устнъ его. Но гдъ такій человъкъ? мы его никогда не видали и не знаемъ. Не разумфемъ ни очей, ни ушей, ни языка. Все то, что только знаемъ, на сіе не похоже. Тутъ говорится о безсмертномъ человъкъ и нетлънномъ тълъ; а мы одну грязь носили, и ничего такого не видимъ, чтобы не было порченое. И такъ сидя въ грязи и на нея надъясь, подобными ей и сами сдълались. Очи имъемъ тъ, которыми ничего не видимъ, и ноги, ходить немогущія, и таковыя жъ руки, лишенны осязанія; языкъ и уши такого жъ сложенія. Вотъ какъ хорошо разумбемъ, что мы тёнь мертвая, что мы прахъ, вётромъ колеблемый! Можетъ ли нечувственная земля признать невидимаго?...

Пам. Скажи лучше по Давидовому: еда исповъстся тебъ персть? Бреніе и вода мимо текущая есть естествомъ своимъ всяка плоть, изъ стихій составленная, — ровъ страданій и глубина тьмы. Спаси мя, вопіетъ Давидъ, отъ бренія, да не углъбну, и отъ водъ многихъ и глубокихъ. Не мертвыя восхвалять тя...

Др. Отъ сегожъ-то бренія изводить насъ помянутая царская дочерь, Давидова чистъйшая голубица, и прекраснъйшая дъва, одъвъ насъ не бренными, но позлащенными въ междорамін и посребренными духомъ Божінмъ крылами. Сими окрылатъвъ, возлетимъ съ Давидомъ и почіемъ. Бросивъ земнаго человака Адана съ его хлъбомъ бользии, перелетимъ сердцемъ къ человъку Павлову, къ невидимому, небесному нашему міру-не за моря п лъса, не выше облаковъ, не въ другія мъста и въка: Единъ Онъ есть во въки. Но проникнемъ въ самый центръ сердца нашего и души нашея, - и минувъ всъ бренныя и потопныя мысли, со всею крайнею внёшностію плоти нашея, оставивъ всю бурю и мракъ подъ ногами его, взойдемъ презъ помянутыя лъствысокій восходъ и исходъ къ животу випы: и главъ нашей, - къ истинному человъку, въ нерукотворенную Скинію, и къ его нетлінной и пречистой плоти, которыя земная наша храмина слабою тънью и видомъ есть. Сей-то есть истинный человькъ, предвыяному своему Отну существомъ и силою равенъ, единъ во встхъ насъ и во всякомъ цтлый, его же царствію нъсть конца... Сего-то человъка если кто уразумьть, тоть и возлюбиль, и самь взаимно любезнымъ сдълался, и одно съ нимъ есть. Кто прилъпился бренію, тотъ и самъ есть землею, и въ землю возвращается; а познавшій нетлъннаго и истиннаго человъка не умираетъ, и смерть надъ нимъ не обладаетъ, но съ сво-

имъ господиномъ, върный слуга, въчно царствуетъ, раздъвшись, какъ изъ обветшалыя ризы, изъ земной плоти, и надъвъ новую, сообразну его плоти плоть. И не уснеть, но измънится, принявъ, вмъсто земныхъ рукъ, нетлънныя, вмъсто земныхъ ушей, очей, языка и прочихъ всёхъ членовъ-духовныя, истинныя, сокровенныя въ Богъ, какъ Исаія говоритъ: се Спаситель твой грядетъ, имъяй съ собою мзду, или награжденіс; воздаяй, виъсто жельза, сребро, виъсто мъди, злато; полагаяй въ основание твое камень сапфиръ, то есть, небесну, нерукотворенну храмину. Да будеть Богъ всяческая во всемъ твоемъ, а не мертвая земля и бреніе. Кто-ли охотникъ къ сему истинному животу, къ симъ блаженнымъ днямъ? Сейчасъ вдругъ, какъ молнія, дается тебъ. Удержи только языкъ твой отъ зла и устнъ твои... О, злый языче! 0, главо зміина! начало горестныхъ дней! Ты встхъ изъ рая выводишь, встхъ въ бездну потопляешь. Кто дастъ на сердце наше раны, и на помышленія наша—наказаніе премудрости? А иначе нельзя намъ долой не пасть. Къ тебъ прибъгаемъ, о горо Божія, купино неопалимая, свъщниче златый, святая святыхъ, ковчеже завъта, Дъво чистая и по рождествъ твоемъ! Ты едина и раждаеши и дъвствуещи. Твое единыя святъйшее Съмя; единъ Сынъ

твой, умершій плотію, воскресшій и воцарившійся, единъ Онъ можетъ стерти главу зміеву, — языкъ, поношающій Господеви.

Ант. Если священное писаніе есть сладкая гусль Божія, то не худо, еслибъ, кто нашу компанію повеселиль, и воспѣлъ на семъ инструментъ хоть немножко.

Л. Я въ семъ согласенъ съ Антономъ, и сего-жъ прошу.

Квадр. Не поврежу и я вашего добраго со-гласія, и о томъ же прошу.

Др. Слышишь ли, Памво? принимайся за гусил. Ты долго учился Давидовой пѣсни. За 10-ть лѣтъ можно пріучиться хоть мало.

Пам. Ахъ! что ли мнѣ въ жизни пріятнѣе, какъ пѣть возлюбленному моему человѣку? Но боюся, чтобъ не поразнить голосовъ. Страшитъ мене сынъ Сираховъ сими словами: глаголи, старѣйшино, и не возбрани мусикій.

Др. Пой и воспой, не бойся! Будь увъренъ, что сладка ему будетъ бесъда наша.

Пам. Но что ли ее присладитъ, если я не-искусенъ?

Др. Что присладить? Тое, что дълаетъ пріятнымъ отцу младолътнаго сыночка, неправильное лепетаніе въ ръчи, или худое играніе на арфъ. Развъ ты позабылъ, что искусство во всъхъ священныхъ инструментовъ тайнахъ не стоитъ полушки безъ любви? Не слышинь ли

Давида? возлюбите Господа; а потомъ что? и исповъдайтеся: хвалите и превозносите. Любленіе Господа есть преславная глава премудрости. Кая-жъ нужда въ прочемъ? Пой дерзновенно! Но какъ въ свътской музыкъ, одинъ тонъ безъ другаго согласнаго не можетъ показать фундамента; а пріобщеніе третьяго голоса совершенную дълаетъ музыку, которая состоить вся въ троихъ голосахъ, между собою согласныхъ: такъ точно и въ Давидовыхъ гусляхъ, -одна струна сумнительна, если ее съ другимъ стихомъ не согласить; а при троихъ уже свидътеляхъ совершенно всякій глаголь утверждается. Воскликнемъ Господеви въ гусляхъ! вооружимся согласіемъ противу проклятаго языка, врага Божественному нашему челов ку. Авось либо по крайней мъръ изъ нашей компаніи выженемъ сего нсчистаго духа.

## Сумфонія.

Сиръчь, согласіе, священных словъ со слълующимъ стихомъ:

Ръхъ, сохраню пути моя: еже не согръщати языкомъ моимъ.

## РАЗГОВОРЪ.

Памва, Антонъ, Лука и прочів.

Лука. Продолжай же притчу твою, Памво.

Памва. Наконецъ тъ два путники пришли къ великимъ горамъ. Они о своемъ освобожденіи благодарили Бога. Но голодъ и скука по отечеству мучила ихъ. Какъ утишился вътеръ, услышали они шумъ водъ и подошли къ источнику. Старъйшій изънихъ, отдохнувъ нъсколько, осмотрълъ мъста около богатаго сего источника, истекающаго изъ ужасныхъ азіатскихъ горъ. Конечно, говоритъ, не далече тутъ люди гдв-то живутъ. Не знаю, кто бы могъ поселиться въ сихъ страшныхъ пустыняхъ, сказалъ молодой. По крайней мъръ видёнъ бы былъ слёдъ какій либо ко источнику. Да, въ близости его по камнячъ не видать, сказалъ старикъ, но въ дальней околичности примътилъ я слъдъ, весьча похожій на человъческій. Мало помедливъ, поднялися они узенькою тропою по кручаль. Она ихъ привела до каменныя пещеры съ надписью сею: сокровище свъта, источникъ жизни, дверь блаженства. Не знаю, кій духъ влечетъ мене въ темный сей вертепъ, говоритъ старикъ. Или умру, или живъ буду. Ступай за мною! Послъдуя предводительству духа, пошли оба

внутрь. Молодый, не терия больше глубокія тымы, вскричаль: ахъ! куда мы идемъ..? Потерни; кажется, слышу человъческій голось. ІІ дъйствительно, сталъ слышенъ шумъ веселящихся людей. Приблизившись къ дверямъ, начали они стучать. За шумомъ не скоро имъ отперли. Вошли въ пространную залу, лампадами освъщенную. Туть приняли ихъ, какъ родственниковъ, сдълавъ участниками пира. А живуть здё нёсколько земледёловь съ фамиліями. Отдохнувъ нъсколько дней, у сихъ человъколюбивыхъ простолюдиновъ, праздновавшихъ шесть дней рождение своего господина, спросили путники у Конона, кой быль межъ ними головою: какъ далече живетъ ихъ господинъ? Онъ насъ встиъ ттиъ, что къ веселости принадлежить, снабдеваеть, сказаль Конснъ: однакъ мы къ нему въ домъ никогда не ходимъ, й не видимъ никого, кромъ нашихъ пастуховъ, которые ему върнъе прочихъ. Они отъ насъ носять ему поклоны. Если желаете, можете къ нему идти. Онъ не смотритъ на лице, но на сердце. Вамъ назадъ воротиться нельзя. Вотъ двери: вамъ не страшенъ темнаго вертепа путь при факелъ. Господь съ вами! ступайте! Седьмаго дня, по входъ своемъ въ пещеру, 1771 года съ полночи вступили чужестранцы въ путь господскій. На разсвътъ услышали хоръ поющій: Смертію смерть поправъ.... Послѣ пѣнія, вдругъ отворилися двери. Вошли въ чертогъ, утреннимъ свѣтомъ озаренный...

Л. Полно! зачинай: Воскликните Богу Iaковлю, и веди хоръ, Памво! а мы за тобою, сколько можно.

Пам. Ръхъ: сохраню пути моя... Хоръ повторяетъ.

Л. Кажется, со стихомъ симъ согласенъ тотъ: Ръхъ: сохранити законъ твой. Отсюду видно, что Давидовы пути, которые онъ намъренъ сохранять, и законъ Божій — все то одно. И такъ, вторый стихъ есть истолкователемъ прваго.

Ан. Немножко есть сумпёнія въ томъ, что Давидъ назваль своимъ то, что Божіе есть, а не его.

Квад. Для чего-жъ Давиду закона Божія не назвать своимъ путемъ? Онъ путь нечестивыхъ оставилъ и усвоилъ себъ путь Божій.

Ант. Не спорю. Однакъ лучше, когда бы третій стихъ развязаль сумнѣніе, дабы твердое было въ троихъ тронахъ согласіе.

Л. Что-жъ сумнѣваться? вѣдь Давидъ и Бога своимъ называетъ: Ты мой и законъ Твой есть мои же. Часть моя еси Господи. Рѣхъ: сохраню пути моя — то-же, что Рѣхъ: сохранити законъ Твой. Но для твоего удо-

вольствія, вотъ тебѣ третій: Пути моя исповидахт, и услышалт мя еси.

Ан. Я и симъ не доволенъ. Сей стихъ изъясняется слъдующимъ: Ръхъ: исповъмъ на мя беззаконіе мое Господеви. ІІ такъ нъсколько разнятъ два стихи сіи: пути моя исповъдахъ, то есть, беззаконіе мое, а не законъ Божій. Сохраню пути моя, и услышалъ мя еси, то есть сохранити законъ твой. Если бы сказалъ: сохраню пути твоя, въ то время совершенная была бы симфонія съ симъ: и ты отпустилъ еси нечестіе сердца моего. Сіи два во всемъ съ собою сходны. ІІ какъ начало началомъ, такъ и конецъ концемъ втораго открывается: сохранити законъ твой.

Квадр. Какъ же теперь быть? слушай, Памво! завелъ ты насъ въ непроходимую; ты-жъ самъ и выведи.

Пам. Знаю. Вамъ сумнительно то, что Давидъ, какъ законъ Божій называетъ путемъ своимъ, такъ и беззаконіе называетъ своимъ. Не удивляйтеся. Единъ нашъ, для всёхъ насъ, есть путь, ведущій во въчность; но двё въ себъ части и двё стороны, будто два пути, десный и шуій, имъетъ. Часть Господня ведеть насъ къ себъ, а лъвая сторона, во тлъніе. Сею стороною Давидъ прежде шествовалъ и, усмотръвъ обманъ, говоритъ: Пути моя исповъдахъ, — и ты и проч. Потому, избравъ

благую часть, сказуетъ: сохраню пути моя, сиръчь, стану беречь сію благую часть, дабы мене мой языкъ не отвель отъ нея во истлъніе. Искуси мя, Боже, и увъждь сердце мое, и аще есть путь беззаконія во мнъ, тогда настави мя на путь въченъ.

Др. Любезные други! вы не худо на Давидову арфу забренчали, и по моему мнѣнію не нарушили мусикіи, но опустили самое нужное, а именно: рѣхъ.

Ант. Сіе, кажется, всякъ разумбетъ.

Др. А мит мнится, будто итть трудите.

Ан. Конечно, ты шутишь.

Лр. Никакъ! Священное писаніе подобно ръкъ, или морю. Часто въ томъ мъстъ глубина, и самымъ ангельскимъ очамъ неудобозримая закрывается, гдъ по наружности показывается просто. Примъчайте, что Давидъ на многихъ мъстахъ говоритъ: ръхъ, и послъ сего весьма важное слъдуетъ; напр. ръхъ: нынъ начахъ, и прочая. Ръхъ: потомъ раждается сохранеціе закона. Рече безуменъ — п въ то время слёдуетъ растлёніе всёх в начинаній. Рёхъ: ты есп Богъ мой. Видите, что ръчь, съменемъ и источникомъ есть всему добру и злу, а вы сію голову - опустили. Сея-то добрыя ръчи проситъ у Бога онъ-же. Рцы души моей: спасеніе твое есмь азъ. Господи! устив мон отверзеши... А какъ послалъ слово свое и

исцёлиль, въ то время Давидъ всему строенію своему положиль основаніе... Какъ же ты, Антонъ, говоришь, что всякъ разумбеть? Разумбешь ли, что такое есть ръчь?

Ан. По крайней мъръ вижу человъческія уста.

Др. Богъ знаетъ!.. Приступитъ человъкъ — и сердце глубоко. Какъ же можешь видъть?

Ан. Сердца видъть не могу.

Др. Такъ не видишь же ни устъ его. Позабыль ты уже оное? Глубоко сердце человъку и, человъкъ есть. Слушайте, любезные други, запойте на Давидовыхъ гусляхъ, обличите его невъжество, иждените бъса. Памво, зачинай. Симфонія.

Памво. Согръяся сердце мое.. Глаголахъ языкомъ моимъ.

Л. Далъ еси веселіе въ сердце мое.

Квадр. Отрыгну сердце мое слово благо. Языкъ мой трость.

Пам. Возрадуется языкъ мой правдѣ твоей. Квадр. Слово Господне разже его.

- Л. Возвеселитися въ веселіи языка твоего. Пам. Разжеся сердце мое п утробы моя.
- Л. Возрадуются устив мои, и душа моя. Авадр. Тебв рече сердце мое: Господа взыщу.

Др. Полно! слышишь ли, Антонъ, симфонію? Поняль ли ты, что языкъсъ устами радуется,

а сердце говоритъ? Признайся жъ съ Сираховымъ сыномъ: уста мудрыхъ въ сердцё ихъ. Но какъ сердца ихъ не видишь, то ни устъ ихъ, ни языка, ни слова устъ ихъ, ни рѣчи. Видишь, коль трудное слово: Рѣхъ.

Ант. А внъшнія уста и языкъ, что такое есть?

Др. О нѣмѣй, и молчи! Не слыхалъ ли ты, что на сихъ гусляхъ не должно пѣть для твоей земли, плоти и крови, но единому Господу и Его языку, о коемъ пишется: земля убояся и умолча, внегда востати на судъ Богу.

Ант. Новый подлинно языкъ.

Др. Новый человѣкъ имѣетъ и языкъ новый. Слушай, Памво. Запойте сему, возлюбленному нашему человѣку, сладости и желанію нашему. Но такъ пойте, чтобъ сладка была Ему ваша хвала. Воспойте умомъ, не однимъ воздухъ поражающимъ гласомъ. Новому нова пѣснь.

Пам. Пою тебѣ въ гуслъхъ, святый Изра-

**Л.** Красенъ добротою паче сыновъ человъческихъ.

Квадр. Возлюбленный, яко сынъ единорожъ. Пам. Сего ради помаза тя, Боже, Богътвой.

Л. Честно имя Его предъ нами, и живъ будетъ. Квад. Обновится, яко Орля, поность твоя. Пам. Жезлъ силы послеть ти Господь отъ Сіона.

Л. Что есть человъкъ, яко помниши его? Квадр. Мати Сіонъ речетъ: человъкъ, ѝ человъкъ родися въ немъ.

Пам. Престолъ Его, яко солнце.

Л. Востани! вскую спиши, Господи? Квадр. Десница твоя воспріятъ мя.

Пам. Не даси преподобному твоему видети истабнія.

 Еще же и плоть иоя вселится на упованіи.

Квадр. И лъта твоя не оскудъютъ.

Др. Знаешь ли, Антонъ, сего блаженнаго мужа? Онъ не умираетъ, и плоть его не истлъваетъ.

Ант. Признаюсь, не знаю; а кого знаю, тъ всъ умирають и тлеють.

Др. Такъ слушай же. Тѣ всѣ у Бога не початные... Не соберу соборовъ ихъ отъ кровей. Кая польза въ крови ихъ, когда они тлѣютъ? Ищи, что то за человѣкъ, который воспомяновенъ у Бога. Если сыщешь, въ то время и самъ записанъ будешь на небесахъ. Вѣдь ты читалъ, что единою глагола Богъ: а тамъ разумѣется двое: человѣкъ и человѣкъ, языкъ и языкъ, рѣхъ и рѣхъ, старое и новое, истинное и пустое, Слово Божіе и смертъ

ное, глава и пята, путь и гръхъ, то есть заблужденіе... Ръхъ; а потомъ что? сохраню пути моя. Ръхъ беззаконнующимъ. А что такое: не беззаконнуйте? Ръхъ: что же то за ръчь? услышу, что речетъ о мнъ Господь? Миръ! яко рече миръ на люди своя. Ръхъ: вотъ же и ръчь. Господи, устив мои отверзеши. Ръхъ: Госполь ластъ глаголъ Благовъствующимъ. Ръхъ: посла слово свое, и испри пхр. Рахр: Вр началь бр Слово. Рахр: Богъ рекій изъ тымы свъту возсіяти. Ръхъ: Той сотреть твою главу. Ръхъ: рече Богъ, да будеть свъть! Ръхъ: просвъщаеши тьму мою. Ръхъ: сердце чисто созижди. Ръхъ: всяка плоть трава. Ръхъ: кляхся и поставихъ судьбы... Рёхъ: живо бо есть слово Божіе. Ръхъ: доколъ съчеши, о мечу Божій? глаголяй истину въ сердцъ моемъ? Боже сердца моего! доколъ съчеши? Я уже скрыхъ словеса твоя въ сердит моемъ.

Ант. А я думалъ, что Давидъ обыкновенно сказалъ нашимъ языкомъ: Ръхъ.

Др. Ни, но тайнымъ, новымъ, нетлѣннымъ. Онъ не любитъ инако говорить. Слышь, что сказуетъ? О Господъ похвалю слово.

Ант. О, дабы Богъ далъ и мив новый сей языкъ!

Др. Если узнаешь старый, познаешь и новый. Ант. Тфу! что за бъда? будто я уже и стараго не знаю? ты мене чучеломъ сдълалъ.

Др. Еслибъ тебѣ трактирщикъ поставилъ одинъ стаканъ вина стараго, другій новаго, а ты не знатокъ; то какъ можно сказать, будто знасшь? ошибкою можешь почесть старое вмѣсто новаго.

Ант. Что же пользы видёть, не имёя вкуса? Др. Самая правда. Я теб товорю, что ты и о самомъ старомъ языкт не знаешь, гдт онъ, хотя бы вкуса и не былъ лишенъ.

Ант. Что ты поешь? Въдь старый нашъ языкъ во рту.

Др. А ротъ гдъ?

Ант. Развъ не видишь моего рта?

Др. Полно же! Послушай лучше Давидовыхъ гуслей, и прожени духа лжи. Воспой старикъ!

Пам. Нъсть во устъхъ ихъ истины, сердце ихъ суетно.

Л. Устив льстивыя въ сердцв.

Квадр. Рече безуменъ въ сердцъ своемъ.

Пам. Трудъ и болъзнь подъ языкомъ ихъ.

Л. Доколь положу совыты въ душь моей? Квадр. Бользни въ сердць моемъ...

Др. Вотъ видишь, что и самый старый твой яыкъ, въ ветхомъ твоемъ сердцѣ, а не въ наружности.

Ант. Какъ же наружный мой языкъ не го-

воритъ, когда онъ говоритъ? Въдь голосъ его слышенъ.

Др. Мысль движетъ грязь твоего языка, и она-то (мысль) говоритъ, какъ часы на башнъ идутъ. Выходить изъ нутра часовыя мащины побудительная сила, коею нечувственный движется молотокъ. И по сему то Давидъ поетъ: помыслища (такъ вотъ уже) и глаголаща. Старый, новый ли языкъ: оба закрылися въ безднъ сердецъ своихъ. Помыслихъ, говоритъ, пути твоя, то есть, ръхъ: сохраню пути моя. А опять о зломъ языкъ вотъ что! Неправду умысли языкъ твой, то есть сердце его собра беззаконіе себъ. А какъ въ мертвость твоего наружнаго языка, такъ во всв твоея тленности члены выходитъ побудительная сила изъ сердечныя же машины. Посему видно, что всъ они въ той же безднъ, какъ яблоня въ своемъ стмени, утаеваются. А наружная грязь о нихъ только свидътельствуетъ. Пъвчіи! Воспойте и сію пъсенку!

Пам. Нога моя ста на правотъ.

**Л.** Тій же присно заблуждаютъ сердцемъ. Квадр. Неправду руки ваша соплетаютъ.

Плм. Въ сердит беззаконие дълаете.

Квадр. Языкъ его соплеташе льщеніе.

Пам. Возведохъ очи мои.

Л. Къ тебъ взяхъ душу мою.

Квадр. Виждь и приклони ухо твое. Приклонихъ сердце мое во свъдънія твоя.

Др. Уразумъй силу сихъ словъ, и усмотришь, что нога гордыни, и рука, и роги гръшныхъ, и зубы и уши, и око простое и лукавое, и все до послъдняго волоса, спряталось въ сердечной глубинъ. Отсюду-то исходятъ помышленія, всю нашу крайнюю плоть и грязь движущія. Помышленія, владъющія наружнымъ твоимъ окомъ, есть главное твое око; а плотское такъ, какъ бы одежда, послъдующая своей внутренности. То же разумъй и о прочихъ частяхъ.

Ант. Да ты-жъ говорилъ, что уста только однихъ мудрыхъ въ сердиъ ихъ; а теперь говоришь то о всякихъ устахъ.

Др. Весьма ты примётливъ на моп ошибки. Въ Сираховомъ стихъ сердце безумныхъ во устахъ ихъ; уста же мудрыхъ въ сердцъ ихъ. Пускай же и безумнаго уста будутъ въ сердцъ. Но если ты сего не уразумѣешь, то мысль твоя будетъ въ грязи наружныхъ твоихъ устъ. А о чемъ размышляешь, тамъ твое пустое и сердце. Оно думаетъ, что плотское бреніе сильно и важно. Въ семъ ложномъ мнѣніи оно пребывая, дѣлается и само пустошью, такъ какъ и языкъ его есть суетный. Таковый помыслъ есть устами твоими бренными; а въ нихъ твое сердце потоль будетъ, поколь

не скажень: рѣхъ: сохраню пути моя. Спаси мя отъ бренія, да не углѣбну. Затѣмъ-то языкъ и головою называется, что за симъ вождемъ все человѣческое сердце идетъ. Желалъ бы я, дабы тебѣ Господъ и всѣмъ намъ далъ новое и чистое сердце. Стеръ главу языка зміина и заговорилъ въ сердцѣ нашемъ тѣмъ языкомъ, о коемъ сказано: языка, его же не вѣдяше, услыша. Посла слово свое, избави ихъ отъ растлѣнія ихъ.

Ант. Теперь, кажется, я разумыю и сіи слова: возрадуются кости смиренныя.

Др. Когда все-на-все, то и самая кость въ душт и сердцт заключается. Какъ только (го-воритъ) умолчахъ, обетшаша кости моя.

Пам. Онвивхъ и умолча отъ благъ въ то время, внегда востати грвшному (языку) предо мною.

Др. Подлинно. А какъ сей злый вождь и глава змінна приводить все сердечное сокровище въ смущеніе, такъ напротивъ того веселый Божій миръ благовъствующій языкъ приносить всему сердцу, всей безднѣ нашей, радость и свѣтъ. Слуху (говоритъ) моему даси радость и веселіе. Для того, что какъ все мое, такъ и кости мои, прежде сего смйрившіяся во истлѣніе, теперь возрадуются. Сему мирному языку въровахъ тъмже и глаголахъ. А что глаголахъ? вотъ что: всякъ человъкъ ложъ.

Всяка плать свно, ничтоже. Рвхъ: имя Господне призову. Рвхъ: сохраню пути моя, пойду въ следъ за новымъ моимъ языкомъ, за нетленнымъ человекомъ; не пойду во истление за грешнымъ языкомъ. Воскликну со Исајею: Божій есмь.

Пам. Вошли мы нѣсколько во внутренность плоти нашея, будто въ нѣдро земное. Нашли чего не видали. У людей мы нашли новыя руки, ноги, и все новое имѣющихъ. Но еще не конецъ. Продолжай путь къ совершенному миру нашему. О, душа моя! приближайся ко Господу. Вѣрою входи, а не видѣніемъ. Вѣра роетъ и движетъ горы.

Вотъ свътильникъ стязямъ твоимъ. Языкъ новый! Аминь.

### УБОГІЙ ЖАЙВОРОНОКЪ!

#### ПРИТЧА.

#### Посвящение.

любезному другу, оеодору пвановичу дискому, желаетъ истиннаго мира.

Жизнь наша, есть въдь Путь непрерывный. Міръ сей, есть великое Море: всёмъ намъ пловущимъ. Онъ то есть Окіанъ. О! вельми не многими Щастливцами, безбъдно преплавляемый. На Пути семъ, встрвчаютъ Каменныя Скалы и Скалки. На Островахъ Спрены. В глубинахъ Киты. По Воздуху Вътры. Волненія повсюду. Отъ Каменей Претыканіе. Отъ Сиренъ Прельщение. Отъ Китовъ Поглощение. Отъ вътровъ Противление, Отъ Волнъ Погруженіе. Каменныя въдь Соблазны, суть то Неудачи. Спрены, суть то Льстивые Други. Киты, суть то Запазушній Страстей нашихъ Змій. Вътры, разумъй Напасти. Волненіе, Мода и Суета Житейска... Непремънно поглотила бы Рыба младаго Товію: если бы въ Пути его не быль Наставникомъ Рафаиль. — Рафа (Еврей-

ски) значитъ Медицину. Илт, или Элт, значитъ Бога. — Сего Путеводника промыслилъ ему Отепъ его. А Сынъ нашелъ въ немъ, Божію Медицину: врачующую, не Тъло: но Сердце. По Сердцу же, и Тъло: яко отъ Сердца зависящее. Іоаннъ, Отецъ твой: въ седьмомъ Десяткъ Въка сего (въ 62-мъ году) въ Городъ Купянкъ: первый разъ взглянувъ на мене: возлюбилъмене. Онъ никогда не видълъ мене. Услышавъ же Имя: выскочилъ: и достигши на Улицъ: молча, въ лице смотрълъ на мене: и приникалъ, будто познавая мене: толь милымъ Взоромъ: яко до днесь: въ зерцалъ моея памяти: живо мнт онъ зрится. Воистину прозрта Духъ его: прежде Рождества твоего: что я тебъ, Друже, буду полезнымъ. Видишь: коль Далече прозираетъ Симпатіа! Се нынъ Пророчество Его исполняется! Пріими, Друже, отъ мене, маленькое сіе Наставленіе. Дарую тебъ, Убогао моего Жайворонка. Онъ тебъ Заспъваетъ и Зимою: не въ Клъткъ: но въ Сердцъ твоемъ: и нъсколько поможетъ спасатися: отъ Ловца и Хитреца: отъ Лукаваго Міра сего. О Боже! Коликое Число сей Волкъ, День и Нощь, незлобныхъ жретъ Агнцовъ! Ахъ! Блюди, Друже: да Опасно ходиши. Не спить Ловець. Бодрствуй и ты. Оплошность, есть Мати Нещастія. Впрочемъ: да не соблазнитъ тебъ, Друже То: что Тетервакъ названъ Фридрикомъ.

Если же досадно: вспомни, что мы вст таковы. Всю въдь Малороссію Велероссія нарипаетъ Тетерваками. Чего же стыдиться! Тетервакъ вѣдь, есть Птица Глупа: но не злобива. Не тотъ есть Глупъ: кто не знаетъ (еще Все Перезнавшій не родился): но тотъ: Кто знать не хочетъ. Возненавидь Глупость: тогда, хотя Глупъ: Обаче будеши въ Числъ, Блаженныхъ оныхъ Тетерваковъ: Обличай премудраго: и возлюбить тя. Обличай, де, его: яко глупъ есть. Какъ же онъ есть Премудръ? яко не любитъ Глупости. Почему? Потому что пріемлетъ и любитъ Обличеніе отъ Друговъ своихъ. О! да сохранитъ юнесть твою Христосъ: отъ умащающихъ Елеемъ Главу твою. Отъ домашнихъ сихъ тигровъ и сиренъ.

Аминь.

1787-го лъта: въ полнолуніе послъднія луны осеннія.

## притча, нареченна: Убогій жайворонокъ.

Съ нимъ разглагольствуетъ тетервакъ о сиокойствии.

#### ОСНОВАНІЕ ПРИТЧИ.

Той избавить тя оть стти ловчія... Псаломы 90 ст. 3.

Бдите и молитеся: да не внидите въ напасть. Горе вамъ богатолюбцы!, яко отстоите отъ утъшенія вашего.

Блажени нищій духомъ...

Обрящете покой душамь вашимь...

Тетервакъ (1), налетъвъ на ловчую съть: началъ во весь опоръ, жрать тучную ядь. Нажрався по уши: похаживалъ надуваясь: вельми деволенъ самъ собою: аки буйный юноша: по модъ одътый. Имя ему Фридрикъ. Родовое же, или фамильное прозваніе: или какъ обычно въ народъ говорятъ, фамилія: Салаконъ (2). Во время оно пролъталъ Сабашъ: (имя жайворонку) прозваніемъ: Сколарь. «Куда ты несешься Сабашъ?» воскликнулъ надувшися Тетервакъ.

сабашъ. О возлюбленный Фридрикъ! миръ да будетъ тебъ! радуйся во Господъ! салаконъ. Фе! запахла школа.

сабашъ. Сей духъ для мене милъ.

<sup>(1)</sup> Тетеревь, птица. Правоп тсаніе сохранено самаго Автора. (2) Салаконъ есть Еллинское слово. Значить инщаго впломь; но инцемърствующаго богатствочь Фастуна. Сихълицемъровь преисполненъ мірь. Всякъ до единаго изъ насъбольше на лице кажеть: нежели имьеть: даже до сего, сатанинское богатство, инщету Христову преодольно: остью премнивь симълицемъріемъ, и самые Храмы Божін: и отсю у выгнавъ инщету Христову, и отвеюду. И ивсть челозька: хвалящагося съ Навломъ инщетою Христовою.

салаконъ. По губамъ салата: какъ поютъ притчу.

сабашъ. Радуюся, яко обоняніе ваше исцълилося. Прежде вы жаловалися на насморкъ.

салаконъ. Протершись, братъ, межъ людьми: нынъ всячину разумъю. Не уйдетъ отъ насъничто.

слбашъ. Тетервачій вѣдь умъ остръ: а обоняніе и того вострѣе.

салаконъ: Потише, другъ ты мой. Въдь я нынъ не безъ чинишка:

сабашъ. Извините, ваше благородіе, ей! не зналъ. Посему то въдь и хвостъ и хохолъ вашъ нынъ, новомодными пуклями, и кудрявыми раздуты завертасами.

салаконъ. Конечно. Благородный духъ отъ моды не отстаетъ. Прошу, голубчикъ, у мене откушать. Богъ мнъ далъ изобиліе. Видишь, что я брожу по хлъбъ? Не милость ли Божія?

сабашъ. (3). Хлъбъ да соль! Изволите на здравіе кушать. А мнъ неколи.

салаконъ. Какъ неколи? что ты? взбъсился? сабашъ. Я посланъ за дъломъ отъ Отца.

<sup>(3)</sup> Сабашъ, значитъ праздный, спокойный: отъ Сирскаго слова: Саба, или Сава: сиръчъ, миръ, покой, тишина. Отсюду и у Евреевъ суббота, Сабашъ. Отсюду и сіе имя, Варсава. То есть сынъ міра. Баръ, Еврейскій сынъ.

сальконъ. Плюнь! натвшися справишся.

сабашъ. Не отвлечетъ мя чрево отъ Огчія води. А сверхъ того: боюся чуждаго добра. Отецъ мой оть младыхъ ногтей спъваетъ миъ сія:

Чего не положиль: не рушь.

«салаконъ. О труслива тварь!

сабащъ. Есть пословица: боязливаго сына Мати не плачетъ.

салаконъ. Въдь оно теперь мос. У насъ поютъ такъ: ну! что Богъ далъ, таскай ты все тое въ кошель.

слбашъ. И у насъ поютъ: но наша разнитъ пъсенка съ вами. Вотъ она!

Все лишне отсъкай, то не будет кашель. Сверхъ же всего: влюбленъ есмь въ нищету святую.

салаконъ. Ха! ха! ха! хе! въ нищету святую... Ну ее! со святынею ея. Ступай же, братъ! влечи за собою на веревкъ и возлюбленную твою невъсту. Дуракови желаешъ добра: а онъ все прочь. Гордыя нищеты ненавидитъ душа моя, пуще вратъ адскихъ.

сльяшъ. Прощайте, Ваше Благородіе! Се отльтаю! А вачь желаю: да будеть конець благь! сллаконъ. Воть полетьль! Не могу довольно на дивиться разумамъ симъ школярскичъ. Блаженны (де) нищіи... Изрядное блаженство: когда нечево кусать! Правда, что и много жрать: можетъ быть дурно. Однакоже спо-койнъе: нежели терпъть гладъ. Въ селъ Ровенкахъ (4), прекрасную слыхалъ я пословицу сію:

Не выши, легче: повыши, лучше.

Но что же то есть лучше: если не то, что спокойнъе? Не тронь (де) чуждаго... Какъ не тронуть: когда само въ глаза плыветъ? По по-«На ловца звърь бъжитъ.» Я въдь словицъ: не въ дуракахъ. Черепокъ нашолъ? Миную. Хльбъ попался? Никакъ не пропущу. Вотъ это лучше для спокойствія. Такъ думаю я. Да и не ошибаюсь. Не вчера я рожденъ: да и протерся межъ людьми, слава Богу. Мода и свътъ, есть наилучшій учитель: и лучшая школа всякія школы. Правда, что было время: когда и нищихъ, но добродътельныхъ почитали. Но нынъ свътъ, совсъмъ не тотъ. Нынъ, когда нищъ: тогда и бъднякъ и дуракъ, хотя бы то быль воистину Израильтянинь: въ немъ же льсти нёсть. Потерять же въ свётё доброе о себъ мнъніе: дурно. Куда ты тогда годишся? Будь ты, каковъ хочешь въ нутръ. Хотя десятка шибеницъ достоинъ. Что въ томъ нужды? тайная Богъ въсть. Только бы ты имълъ

<sup>(4)</sup> Ровеньки, есть тоже, что Ровенники: спрвчь по Ровамъ живуще воры. Да не сведетъ во мив ровенникъ устъ своихъ. Исаломъ.

добрую славу въ свътъ: и былъ почетнымъвъ числъ знаменитыхъ людей: не бойся! дерзай! не подвижишся во въкъ. Не тотъ правъ: кто въ существъ правъ: но тотъ, кто въдь неправъ по истъ: но казаться правымъ умъстъ: и одинъ токмо видъ правоты имфетъ: хитролицемърствуя: и шествуя стезею, спасительныя оныя притчи: «концы во воду» (5). Вотънын шняго св та, самая модная и спасительная премудрость! Кратко скажу: тотъ единъесть счастливъ: кто не правъ въдь по совъсти: но правъ есть по бумажкъ: какъ мудро глаголютъ наши Юристы (6). Сколько я видалъ дураковъ, вст глупы. За богатствомъ (де) слтдуеть безпокойство. Ха! ха! ха! А что же есть безпокойство: если не трудъ? Трудъ же, не всякому ли благу Отецъ? Премудро въдь воспъваютъ Русскіе люди, премудрую пословицу ciю:

Покой воду пьетъ: А не покой медъ.

Что же ли дастъ тебъ пить, виновница всъхъ золъ, праздность?

(5) Коль прельщаются нечестивыи, притчею сею беззаконною своею: Концы въ воду. *Нъсть бо тайна*: яже не открывается.

<sup>(</sup>б) Христосъ же вопреки говоритъ: Славы отъ человъкъ не хощу. Есть прославляяй Мя Отецъ Мой. На пути свидъній твоихъ насладихся. Ахъ! убойтеся, нечестивыи, свидъній Божіихъ! Не убойтеся, отъ убивающихъ тѣло. Скажите съ Давидомъ: «Прокленутъ тіи, и ты благословиши.» Бумажка, о лицемъри, человъческая оправдитъ тебе у человъкъ: но не у Бога. Се тебъ колесъица безъ колесъ! таковобезъ Бога, всякое дъло.

Развъ поднесстъ тебъ на здравіе воду: не мутящую ума?

Кому меньше въ жизни треба? Тотъ ближае всъхъ до неба.

А кто же сіе спѣваетъ? Архидуракъ нѣкій древній: нарицаемый Сократъ. А подпѣваетъ ему весь хоръ дурацкій. О! о! весьма они разнятъ въ нашемъ хоръ. (\*) Мы вотъ какъ поемъ!

Жри все то, что предъ очима.
А счастіе за плечима.
Кто не смълый: тотъ страдаетъ:
Хоть добылъ: хоть пропадаетъ.
Такъ премудрый Фридрикъ сулитъ.
А умъ его не заблудитъ.

Между тъмъ, какъ Фридрикъ мудрствуетъ: прилетъла седмица Тетерваковъ: и три братанича его. Сіе капральство, составило богатый и шумный пиръ. Онъ совершался не далече отъ байрака: въ коемъ дятелъ, выстукивалъ себъ носикомъ пищу: по древней Малороссійской притчъ:

Всякая птичка, своимъ носкомъ жива.

Подвижный Сабашикъ, пролъталъ не малое время. Пробавилъ путь свой чрезъ три часа. Онъ посыланъ былъ къ родному дядъ: пригласить его на дружескую бесъду: и на убогій объдъ къ Отпу. Возвращаясь въ домъ: за-

<sup>(\*)</sup> Говорится въ тонъ проніп.

бавлялся пъсенкою: на ученъ отъ отца своего измлада: сею:

Не то орель: что лѣтаетъ.
Но то: что легко сѣдаетъ.
Не то скуденъ: что убогой.
Но то: что желаетъ много.
Сласть ловитъ рыбы и звѣри:
И птицъ, вышедшихъ изъ мѣры.
Лучше мнѣ сухарь съ водою:
Нежели сахаръ съ бѣдою.

Летълъ Сабашъ мимо байрака. «Помогай Богъ, Дубе!» сіе онъ сказалъ на вътеръ. Но неча-янно изъ за дуба, отдался гласъ таковъ:

Гат не часшъ и не мыслишъ: тамъ тебъ Другъ буде...

Ба! ба! ба! О любезный Немесъ!, воскликнулъ отъ радости Сабашъ: узръвъ дятла: именуемаго, Немесъ. Радуйся! и паки реку, радуйся!

немесъ. Миръ тебъ, друже мой! миръ намъ всъмъ! Благословенъ Господъ Богъ Израилевъ! сохраняяй тя до селъ отъ сътованія.

сабащъ. Я съть разумъю. А что значитъ сътованіе? не знаю.

немесъ. Нашъ братъ птахъ: когда впадетъ въ съть: тогда сътуетъ: сиръчь, печется, мечется и бьется о избавленіи. Вотъ сътованіе! слбашъ. Избави, Боже, Израиля отъ сихъ скорбей его.

немесъ. А я давича: изъ того крайняго дуба: взиралъ на жалостное сіе позорище. Взглянь! видишь ли съть напяленну? Не прошолъ часъ: когда въ ней и вкругъ ея, страшная совершалася. Будто Бендерска осада (7). Гуляла въ ней дюжина Тетерваковъ. Но въ самомъ шумъ, и плясаніи, и козлогласованіи, и прожорствъ: какъ молнія, пала на ихъ съть. Боже мой! коликая молва, лопотъ, хлопотъ, стукъ, шумъ, страхъ и мятежъ! нечаянно выскочилъ ловецъ: и всъмъ имъ переломалъ шеи.

сабашъ. Спасеся ли кто отъ нихъ?

немесъ. Два. А прочіе вст погибли. Знаешь ли Фридрика?

сабашъ. Знаю. Онъ добрая птица.

немесъ. Воистину Тетервакъ добрый. Онъто пролетълъ мимо мене изъ пира: теряя по воздуху перья. На силу я могъ узнать его. Трепетенъ, разтрепанъ, распушенъ, замятъ... Какъ мышь: играема котомъ. А за нимъ издалеча братаничь.

сабашъ. Куда же онъ полетълъ?

немесъ. Во внутренній байракъ: оплакивать гръхи.

<sup>(7)</sup> Одинъ изъ достопамятныхъ волнскихъ подвиговъ въ царствование Екатерины Великой.

сабащъ. Миръ же тебъ, возлюбленный мой Немесъ! Пора миъ домой.

немесъ. А гдъ ты былъ? сабашъ. Звалъ Дядю въ гости.

немесъ. Я вчера съ нимъ видълся: и долго бесъдовалъ. Летижь, друже мой (8), да будетъ Господь на всъхъ путехъ твоихъ! сохраняяй вхожденія твоя, и исхожденія твоя. Возвъсти Отцу и Дядъ миръ мой.

Сія въсть неизръченно Сабаша устрашила. Сего ради онъ не признался Немесу: что бесъдоваль съ Фридрикомъ: предъ самымъ его нещастіемъ. Ну! говорилъ самъ себъ: научайся, Сабашъ, чуждою бъдою. Для того то быютъ песика передъ львомъ (какъ притча есть): чтобъ левъ былъ кротокъ. О Боже! Въ очахъ моихъ бъешь и ранишь другихъ: достойнъйшихъ отъ мене: да устрашуся и трепещу беззаконныя жизни, и сластей міра сего. О сласть! О удица, и съть ты діавольска! Коль ты сладка! яко всъ тобою плъненны! Коль же погибельна! яко мало спасаемыхъ. Первое, всъ видятъ, второе, избранныи.

Таковымъ образомъ жестоко себѣ наказывала: и сама себѣ налагала раны сія благочестивая Врода: и взирая на чужую бѣдность: больше пользовалася: нежели собственными

<sup>(8)</sup> И спасайся да будеть и проч.

своими язвами, біемый отъ Бога, жестокосердый беззаконники: и живѣе научалася изъ черныя сея: мірскія бѣды содержащія (черная бо книга бѣды содержащая: есть то самъ міръ) книги: нежели нечестивая природа: тысячу книгъ перечетшая, разноязычныхъ. О таковыхъ вѣдь написано: «Вѣсть Господь нешовинныя избавляти отъ напасти... Праведникъ отъ лова убѣгнетъ: вмѣсто же его предается нечестивый.»

Въ сихъ благочестивыхъ мысляхъ, прилетълъ Сабашъ домой. А за нимъ вскоръ, съ двома своими сынами приспълъ Дядя. Созваны были и сосъды, на сей убогій: но цъломудренный пиръ и безпечный. Въ сей маленькой сторонкъ, водворялася простота: и царствовала дружба: творящая малое-великимъ: дешевое дорогимъ: а простое пріятнымъ. Сія землица. была часточка тоя земельки: гдъ, странствовавшая между человъки Истина: и убъгающая, во злѣ лежащаго міра сего: послъдніе дни: пребыванія своего на землъ: провождала: и остатній роздохъ имъла: дондеже возлетъла изъ долнихъ въ горнія страны.

Сабашъ, отдавъ Отцу и дядѣ радость и ипръ отъ Немеса: тутъ же при гостяхъ, возвъстилъ все приключившееся. — Гостей былъ сонмъ не малъ: со чады своими: отроками и

ноношами, и женами. Алауда (9), такъ нарицался Отецъ Сабашовъ: былъ неученъ наукамъ мірскимъ: но сердце его, была столица здраваго разума. Всякое дѣло и слово, моглъ совершенно раскусить, обрѣсти въ немъ корку и зерно: ядъ и ядъ сладкую: и обратить во спасеніе.

Алауда, во слухъ многихъ мужей, юношъ, и отроковъ: научалъ сына такъ: сыне мой единородный! Приклони ухо твое. Услыши гласъ Отца Твоего: и спасещися отъ съти: якоже серна отъ ловновъ. Сыне! аще премудръ будещи: чуждая бъда научитъ тебе: дерзкій же и безсердый сынъ, упъломудряется собственнымъ искушеніемъ. И сіе есть бъдственное. Сыне! да болитъ тебъ ближняго бъда! Любляй же свою бъду: и не боляй о чуждой: сей есть достоинъ ея. Не забуди притчи: кую часто слышаль еси отъ мене: сея:

Песика быютъ: а левикъ боится.

Кая польза: читать многія книги: и быть беззаконникомъ? Едину читай книгу: и довльеть. Воззри на міръ сей. Взглянь на родъ человъческій. Онъ въдь есть книга: книга же черная: содержащая бъды всякаго рода: аки волны: востающія непрестанно на моръ. Читай ее всегда: и поучайся: купно же, будто изъ высокія гавани на бъснующійся Окіанъ

<sup>(9)</sup> Алауда, Римски значить, жайворонокъ. (A Lauda) Хвалю, Римски laudo. Лаудо, лаудонъ, хвалящій.

взирай и забавляйся. Не вст ли читають сію книгу? Вст. Вст читають: но несмысленно. Пяту его блюдуть: какъ написано. На ноги взираютъ. Не на самый міръ: сиръчь, не на главу, и не на сердце его смотрять. Сего ради никогда его узнать не могутъ. Изъ подошвы чэлов жа: изъ хвоста птицы: такъ и міра сего, изъ ногь его, не узнаешь его: развъ изъ главы его: разумъй, изъ сердца его. Кую тайну затворяеть въ себъ гадание сие? Сыне! вст силы моя напрягу: чтобъ развязать тебъ узель сей. Ты же вонии кръпко. Тетервакъ видитъ съть: и въ съти ядь, или снёдь. Онъ видить что ли? Онъ видить хвость, ноги и пяту сего дъла; главы же и сердца сея твари: будто самыя птицы: не видить. Гдъ же сего дъла глава? II есть она что-то такое? Ловцово сердце въ тълъ его: утаенномъ за купиною. Итакъ Тетервакъ: впдя едину пяту въ дълъ семъ: но не видя въ немъ главы его: видя не видитъ: очитъ по твлу; а слвив по сердцу. Твло твломъ; а сердце зрится сердцемъ. Се видь оная Евангельская слъпота: мати всякія злости! Симъ образомъ, вст безумные, читаютъ книгу міра сего. И не пользуются; но увязають въ съти его. Источникъ, ръкамъ и морямъ, есть главою. Бездна же сердочная, есть глава и источникъ всёмъ дёламъ, и всему міру. Ничто-

же бо есть міръ: точію связь, или составъ аъль или тварей. И ничто же есть въка сего Богъ: развъ мірское сердце, источникъ и глава міра. Ты же, сыне мой, читая книгу, видимаго и злаго сего міра: возводь сердечное твое око: во всякомъ дълъ: на самую главу дъла: на самое сердце его: на самый источникъ его: тогда, узнавъ начало и съмя его: будеши правъ судія всякому ділу: видя главу дъла: и самую исту: истина же избавитъ тя отъ всякія напасти. Аще бо два рода тварей и дълъ суть: тогда и два сердца. Аще же два сердца: тогда и два духи: благій и злый, истинный, и лестчій. По сихъ двоихъ источникахъ, суди всякое дъло. Аще съмя и корень благь: тогда и вътви и плоды. Нынъ, сыне мой, буди судія: и суди учинокъ Тетерваковъ. Аще право осудиши: тогда по сему образу, правый судія будеши всему міру. Суди же тако. Напаль Тетервакъ на сибдь. Видиши ли сіе? Какъ не видъть? Сіе и свинія видитъ. Но сіе есть едина точію тънь, пята и хвостъ. Тънь себе ни оправдаетъ, ни осуждаетъ. Она зависитъ отъ своея главы и исты. Воззри на источникъ ея! На сердце: источившее и родившее ее. Отъ избытка бо сердца: сиръчь, отъ бездны его, глаголють уста: ходятъ ноги: смотрятъ очи: творятъ руки. Зри! Аще сердце Тетерваково благо: откуду роди-

лося сіе его діло: тогда и діло благо, и благословенно. Но не видишь ли: яко зміина глава есть у сего дъла? Сіе дъло родилося отъ сердца неблагодарнаго: свосю долею недовольнаго: алчущаго и похищающаго чуждое... Сія то есть истинная Авраамская Богословія: прозръть во всякомъ дълъ гнъздящагося духа: благъ ли онъ? или золъ? не судить по лицу, якоже лицемъры. Часто подъ злобнымъ цемъ: и подъ худою маскою: Божественное сіяніе, и блаженное таится сердце: въ лицъ же свътломъ Ангельскомъ: Сатана. Сего ради, видя неволю и плёнъ Тетервакову, жертвующую себе въ пользу чуждую: не лѣпися работати для собственныя твоея пользы: и промышляти нужное: да будеши свободенъ. Аще же не будеши для себе самаго рабомъ: нужденъ будеши работати для другихъ: и убъгая легкихъ трудовъ: попадешь въ тяжкія и сторичныя. Видиши ли чью либо сіяющую од жду: или славный чинъ: или красный домъ: но внутрь исполненный неусыпаемаго червія? Воспомни самъ себъ слова Христовы: вамз: лицемпры! Горе вамз смпющимся ныив» разумъй, снаружи. Видиши ли нищаго: или престарълаго: или больнаго: но Божественныя надежды полнаго? Воспой себъ пъсенку сію Соломоновскую: «блага ярость паче смиха: яко въ злобномъ лицъ ублажается сердце.»

Видиши ли разслабленнаго паралишемъ? Бъгай печальнаго, ревностнаго и яростнаго сердца. Убъжиши, аще небудеши завистливъ. Сотреши главу завистному змісви: аще будеши за малое благодаренъ: и уповающій на Бога живаго. Видиши ли ни драгую, ни сластную: но здравую пищу, воспой: «блага ярость паче смъха.» Видиши ли книжку: не имущую опрятныхъ словъ: но духа Святаго исполненну: воспой: «блага ярость паче смъха.» Слышиши совътъ, словеснымъ медомъ умащенный, но со утаеннымъ внутрь ядомъ? Воспой: «блага ярость паче смъха. Елей гръшнаго, да не намастить главы моея.» Видиши ли убогій домикъ: но невинный и спокойный и безпечный? Воспой: «блага ярость паче смъха...» Симъ образомъ читай, сыне, мірскую книгу: и имъти будеши купно утъшение и спасение. Блаженъ, разумъваяй вину всякаго дъла! Сердце человъческое, измъняетъ лице его на добро, или на зло. О милыи мои гости! Наскучиль я вамъ моимъ многоръчемъ. Простите мнъ. Се столъ уже готовъ: прошу садиться безразборно. Прошу наки простить мив: что и трапеза моя нища: и созвалъ васъ на убогій пиръ мой въ день безпраздничный.» — Гости вет, воспъли притчу оную: «что у друга вода, есть слаже вражескаго меда.»—«Какъ же въ ден ь безпраздничный?» сказалъ Алаудинъ братъ

Адоній (10). Ахъ! доброму челов жови всякій день праздникъ: беззаконнику же, нивеликъ день... Аще всему міру главою и источникомъ, есть сердце: не корень ли и празднику? Празднику матерь есть не время: но чистое сердце. Оно господинъ есть и субботъ. О чистое сердце! Ты воистину не боишся ни молніи, ни грому. Ты еси Божіе: а Богъ, есть тебъ твой. Ты ему: а онъ тебъ есть другъ. Оно Тебъ, Боже мой: жертвою, Ты же ему. Вы двое есте: и есте Едино. О сердце чисто! Ты новый въкъ, въчная весна, благовидное небо, обътованная земля, рай умный, веселіе, тишина, покой Божій, суббота и великій день Пасхи. Ты насъ посттило, съ высокихъ обителей, свътлаго востока: изшедъ отъ солнца: яко женихъ отъ чертога своего. Слава тебъ, показавшему намъ свътъ твой! Сей день Господень, возрадуемся и возвеселимся, братіе!» «О возлюбленный брате мой! воскликнуль Алауда. Медомъ каплютъ уста твоя. Воистину ничто же благо, токмо сердце чисто. Зерно, прорастившее небеса и землю. Зерцало! вубщающее въ себъ и живопишущее всю тварь въчными красками. Твердь! утвердившая мудростію своею чудная небеса. Рука! содержащая горстію кругъ земный, и прахъ нашея плоти. Что бо есть див-

<sup>(10)</sup> Адоній Елин. значить півца. Ода, пісня.

нъе памяти, въчно весь міръ образующія? Съмена всёхъ тварей, въ нёдрахъ своихъ, хранящія въчно? Зрящія единымъ окомъ, прошедшая и будущая дъла: аки настоящая. Скажите мив, гости мои: что ли есть память? Молчите? Яжъ вамъ скажу. Не я же: но благодать Божія во мнъ. Память есть не дремлющее сердечное око: призирающее всю тварь. Незаходимое солнце: просвъщающее вселенную. О память! Утренняя, яко нетлънная крила! Тобою сердце возлѣтаетъ, но высоту, во глубину, въ широту, безконечно: быстръе молніи сторично. «Возьму криль мои рано, ст Давидомт...» Что ли есть память? Есть, беззабвение. Забвеніе, Еллинами глаголется, лива. Беззабвеніе же, алиоіа. Алиоія же есть истина. Кая истина? Се сія истина Господня? Азъ есмь путь, истина и животъ. Христосъ Господь Богъ нашъ: Ему же слава во въки. Аминь!»

По семъ Алауда, благодарственною молитвою благословилъ трапезу: и всѣ возсѣли. При трапезѣ не была крйтика: осуждающая чуждую жизнь: и приницающая въ тайныя закаулки людскихъ беззаконій. Бесѣда была о дружбѣ: о чистотѣ и спокойствіи сердечномъ: о истинномъ блаженствѣ: о твердой надеждѣ: услаждающей всѣ житейскія горести. Въ срединѣ трапезы, объяснялъ Адоній сіе слово: Блажени нищіи духомъ, яко тъхъ есть царство не-

бесное. Не на лицы: говорилъ онъ, ядущи со сладостію бобы: зрить Богь. Человъкъ зрить на лице: а Богъ зритъ на сердце... Не тотъ нишъ есть: кто не имбеть: но тотъ, кто уши въ богатствъ ходитъ: но не прилагаетъ къ нему сердца: сиръчь, на оное не надъется; готовъ всегда, аще Господеви угодно, лишитися съ равнодушіемъ. И сіе то значитъ: нищіи духомо. Сердце чистое, и духъ въры есть тожде. Кая польза тебъ, въ полныхътвоихъ закромахъ, аще душа твоя алчетъ и жаждетъ? наполни бездну: насыти прежде душу твою. Аще же она алчетъ: нъси блаженный оный Евангельскій нишій: хотя и богать еси у человъкъ: но не у Бога: хотя и нищій еси у человъкъ: но не у Бога. Безъ Бога же, п нишета и богатство, есть окаянное. Нфсть же бъдственнъе: какъ нищета, средь богатства: и нъсть блаженнъе: какъ средь нищеты богатство. Аще міръ весь пріобрълъ еси: и еще алчеши: 0! средъ богатства страждеши нищету, во пламенъ твоихъ похотъній. Аще ничто же имаши въ мірѣ семъ: кромѣ самонужныхъ твоихъ: и благодаренъ еси Господеви твоему: уповая на него: не на сокровища твоя: воспъвая съ Аввакумомъ:

Праведникъ отъ въры живъ будетъ:

О воистину нищета твоя, есть богатъйшая Царей. Нищета, обрътшая нужное: презръвшая

лишнее: есть истинное богатство: и блаженная оная среда: аки мостъ, между блатомъ и блатомъ: между скудостію и лишностію. Что бо есть система міра сего: аще не храмъ Божій, и домъ Его? Въ немъ нищета живетъ и священствуетъ. Приноситъ милость мира, жертву хваленія. Довольствуется аки чадо, подаваемымъ себъ отъ Отна Небеснаго: завися отъ промысла его, и вселенскія экономіи. И сіе то значитъ: яко тъхг есть царство небесное. Сіе есть, они знаютъ промыслъ Божій, и на оный надъются. Сего ради нищета нарицается убожествомъ. Или. яко аки чадо, живетъ въ дом' у Бога: или того ради, яко все свое имъетъ: не во своихъ рукахъ: но у Бога. Не тако нечестивый: не тако, но яко прахъ отъ вихра: тако зависять отъ самихъ себе. Обожаютъ сокровища своя. Уповаютъ на собранія своя. Дондеже постыдятся о идолёхъ своихъ. Сего ради нарицаются богатыи: яко сами себъ суть, лживыи боги. «Возлюбленный друже и брате мой: сказалъ тогда Алауда: вкусно ты вкушалъ у насъ бобы. Но не безъ вкусаразжевалъ ты намъ и слово Христово. Насыщая тъло, еще лучше мы насытили сердце. Аще же оно гладно: суетна есть, самая сладкая пища. Прошу же еще покушать ръпы, послъкапусты и послѣ бобовъ. Увѣнчаетъ же трапезу нашу, ячменная съ масломъ кутія.» Въ концъ

трапезы, началъ пироначальникъ пришучивать: а гости смъяться. Адоній, пособляя брату: забавно повъствовалъ: коимъ образомъ древле, Божія діва Истина, первый разъ пришла къ нимъ во Украину. Такъ называется страна ихъ. Первый, де, стрътилъ ее, близь дому своего, старикъ Маной: и жена его Каска. Маной узръвъ: вопросилъ суровымъ лицемъ: кое имя твое: о жено? Имя мое есть, Астрая (11), отвъчала дъва. Кто ты еси? откуду? И почто здъ пришла еси? Возненавидъвъ злобу мірскую: пришла въ вамъ водворитися: услышавъ, что во странъ вашей царствуетъ благочестие и дружба. Дъва же была во убогомъ одъяніи: препоясанна: волосы въ пучкъ: а въ рукахъ жезлъ. А! а! не имаши здъ пребывальнаго града: воскликнулъ со гитвомъ старецъ. Сія страна, нъсть прибъжище блудностямъ. Видъ твой и одъяние обличаетъ: тебе быти блудницу. Дъва сему смѣялася: а старикъ возгорѣлся. Увидъвъ же, что Каска вынесла на стръчу чистый хлъбъ на древяномъ блюдъ: во знаменіе страннопріимства: совсёмъ возбёсился. Что ты дёлаешъ, безумная въ женахъ? Не въдая, коего есть странница сія? спъшишъ страннопріятствовать. Воззри на видъ и на одъяніе ея. И проснися. Каска возсмъялася, и молчала. Дъва же сказала: такъ не похвали человъка въ красот ъ

<sup>(11)</sup> Астраіа, слово Еллинское. Значитъ звъздная. Сіе есть горняя, лучезарная.

его: и не буди тебъ мерзокъ человъкъ видъніемъ своимъ (12). Послъ сихъ Божіихъ словъ: старикъ нъсколько усомнился. Нечаянно же узрѣвъ на главѣ ея вѣнецъ лучезарный: и Божества свътомъ возсіявшіе очи: вельми удивился. Паче же ужаснулся тогда: когда дивный духъ: превосходящій виміами, крины (13) и розы: изшедшій изъ усть дівичихь: коснулся обоняніе его, и усладиль неизръченно. Тогда Маной: отскочиль воспять: поклонился до землъ: и лежащи ницъ сказалъ: «Госпоже! Аще обрътохъ благодать предъ тобою: не мини мене раба твоего...» Старица оставивъ лежащаго старца: повела дъву въ горницу. Омыла ей по обычаю ноги: и масломъ главу помазала. Тогда вся горница, Божественнаго исполнилася благоуханія. Маной, вскочивъ въ горницу: лобызаль ей руки. Хотъль лобызать и ноги: но дъва не допустила. «Едину имъю гуску: закричалъ старикъ: и тую для тебе на объдъ заръжу». Дъва, смотря въ окно: усмъхалася: видя, что старина: господарь и господарка: новою формою ловлять гуску. Они бъгали, шаталися, падали и сварилися. Дтвъ

(13) Кринъ слово Еллинское. Рамски Лаліа, Крина. Кри-

ны сельный, то есть: дикій, полевый.

<sup>(12)</sup> Сіе слово есть Спраховское. Оно тоть же имбеть вкусь: со Христовымь онымь: не на лица зряще судите. И съ онымь Самупла Пророка: пришедшаго помазать на Царство: встах братій своих меньшаго Давида. Человъкъ зрить на лице, а Богъ зрить на сердце.

смышнымы показалосы: что старикы: преткнулся о старуху и покатился. Что ты? ты выстарълъ умъ, что ли? А у тебе его и небывало: сказалъ вставая старикъ. Гостья, выскочивъ изъ горницы, сказала, что я прочь иду, если не оставите гуски съ покоемъ. На семъ договоръ вошли всъ въ горницу. Вмъсто обътованныя гуски: въ саду: въ простой бестдкт: приняли и учествовали Небесную гостью, и Божественную странницу яичницею: и ячменною съ масломъ кутіею. Отъ того времени: даже досель, ячменная кутія: нашей сторонь, есть во обычав». —Въ семъ мъстъ встали изъ за стола всв гости. Алауда же благодариль Богу такъ: Очи всъхъ на Тя уповають: и Ты даеши имъ пищу во благо время. Богатая десница Твоя, вт сытость и наст убогих Твоих исполняет Твоего благоволенія, Христе Боже. Буди благословент со Отцемт Твоимъ и Святыма Духома во въки! Гости вст возшумъли: Аминь! Адоній продолжалъ повъсть: что Астрая, во странъ ихъ, жила уединенно... Маноя и Каску, паче прочихъ любила, посъщала и шутила: дондеже преселилася въ небесныя обители. Алауда пить и пъть побуждалъ. Онъ наполнилъ стаканище кръпкаго меда. Да царствуетъ Астрая! да процвътаетъ дружба! да увядаетъ вражда! Сіе возгласивъ: изпразднилъ стаканъ. Прочін последовали. Они пили

кръпкій медъ: хмъльное пиво: и питіе, или сикеру (14): называемую въ Малороссіи, головичникъ. Дѣти же воду и квасъ. Изъ гостей большая часть, была сродна къ пѣнію. Адоній раздѣлилъ пѣвцовъ на два крила, или хоры. На хоръ вопросный: и на хоръ отвѣтный: придавъ къ обоимъ, по нѣскольку свирѣльщиковъ. Они первѣе раздѣльно: потомъ спѣвали ликъ совокупивши. Пѣснь была такова:

# ПФСНР

## РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ,

0

#### нищетъ его.

Изт Соломонова Зерна:

Благо ярость паче смъха. Яко въ злобъ лица, ублажится сердце (15).

Изъ Христова: *Горе вамъ смъю щимся нынъ* То есть снаружи.

Изъ Іеремінна: Въ тайнъ восплачется душа ваша.

<sup>(14)</sup> Сікера есть слово Еллинское. Значить всякое пите упоевающее, пьяное, или хмѣльное: кромѣ единаго грозднаго вина. Хлѣбное же (называемое) вино: въ томъ же всеродномъ имени заключается. Сего ради пишется: вина искеры не имать пити. Еллин. Сікера.

(15) Экклесіастъ.

- В. Пастыри мили!
  Гдт вы днесь были?
  Гдт вы бывали?
  Что вы видали?
- От. Грядемъ днесь изъ Виолеема. Изъ Града уничиженна. Но днесь блаженна.
- В. Кое жъ оттуду несете Чудо?

  И намъ прорцыте.

  Благовъстите.
- От. Видъли мы вновь рожденно: Отроча Свято, Блаженно. Владыку всъмъ намъ.
- В. Кія Палаты имѣетъ Тое: Ахъ! Всеблаженно Чадо Царское?
- От. Вертенъ выбитъ подъ Скалою. И то простою рукою. Се Чертогъ Его!
- В. Мягка Постель ли?
  Въ красномъ ли Ложи.
  Сей почиваетъ Чудный Сынъ Божій?
- От. Въ Ясляхъ Мати кладетъ Траву. Тужъ Перину и подъ Главу. Се Царска Кравать!
- В. Кія тамъ Слуги отъ Домочадцовъ, Имъетъ тое Милое Чадцо?
- От. Овцы и Мулы съ Ослами. Волы и кони съ Козлами. Се Домочадцы!

- В. Кую же той Домъ вкушаетъ Пищу? Развъ имъетъ Трапезу нищу?
- От. Пища въ Зеллъ, (\*)въ Млекъ, въ Зернъ. Се Столъ Ранній и Вечерній! Въ томъ чудномъ Домъ.
- В. Музыка тамъ ли Модна и Лестна: Увеселяетъ Царя Небесна?
- От. Пастырскій Сонмъ на Свирѣлкахъ: Хвалитъ Его на Сопѣлкахъ: Препростымъ Хоромъ.
- В. Кія же Ризы? Мню Златотканны: У сего Сына Маріи Панны.
- От. Баволна (16), и Ленъ, и Волна. Симъ Нищета предовольна: Въ Наготъ своей. Лики поюто совокупно:

О Нището! Блаженна, Святая! Дверь (17) намъ отверзи, твоего Рая. Кій Бъсъ Сердце укралъ наше? Кій насъ Мракъ ослъпилъ? Даже чуждатись Тебе!

О Нището! О Даре Небесный! Любитъ тебе всякъ Мужъ Святъ и Честный.

<sup>(\*)</sup> т. е. растен.

<sup>(16)</sup> Баволна, значитъ, отъ древа рожденная, волиа. Это есть слозо ивмецкое. Баумъ-волле. Баумъ, дерево: Волле, волиа.

<sup>(17)</sup> Отверзи на дверь.

Кто съ тобою раздружился: Тотъ въ Ночи токмо родился.

Нъсть Сугубый Мужъ.

Міръ сей являетъ, Видъ Благолъпный.

Но въ немъ таится, Червь неусыпный.

Се Пещера Убога!

Таитъ Блаженнаго Бога:

Въ Блаженномъ Сердцъ.

Ахъ! Блага Ярость есть паче Смѣха. Яко въ Лицъ зломъ, тайна утъха.

Се бо Нищета святая! Извит яра: внутръ Златая: Во Мирной Душт.

Горе ти Міре! Смѣхъ внѣ являешъ. Внутръ же Душею, тайно рыдаешъ.

Украсился ты Углами.

Но облился ты Слезами:

Въ нутръ День и Нощь.

Зависть, Печаль, Страхъ, несыта Жажда, Ревность, Мятежъ, Скорбь, Тяжба и Вражда:

День и Нощь тя Опаляютъ.

Какъ Сіонскій Градъ пліняють:

Душевный твой Домъ.

Возвеселимся! а не смутимся! Днесь непрестанне, всъ Христіане.

Тамъ, Гдъ Богъ нашъ намъ родися: II Пеленами повися. Хвала День и Нощь.

### БОРЬБА и ПРЯ о томъ:

Претрудно быть злымъ, Легко быть благимъ.

\* \*

Возлетъвъ нетопырскими крилами сатана, изъ преисподнихъ въ горняя: остановился на предълахъ атмосферы. Узръвъ же ночнымъ окомъ, лучезарный оный домъ:

\* Премудрость созда себѣ домъ:

И утверди столповъ седмъ:

Адскимъ рыкомъ, аки громомъ, возревълъ такъ:

Къ чему сей домъ сотворенъ?

На сей трусъ буренъ: сребровидными, со златымъ междораміемъ, крилами аки орелъ на ловъ: ниспущаясь Михаилъ, возопилъ: О враже Божій! Почто ты здѣ? И что тебѣ здъ? Древле отрыгнулъ еси предо мною хулу, на Моисеево тѣло. Нынѣ той же ядъ изблеваешь на домъ Божій. Кто, яко Богъ. И что добро, и толь красно, яко домъ егс? Дз запретитъ тебѣ Господь мой; ему же предстою днесь!..

Сатана. Не подобаетъ, небесныхъ войнствъ

Архистратигу, быть сварливу: но тиху, крот-ку и...

Михаилъ. О змій умягчилъ если словеса твоя, паче елея: и та суть стрълы: нъсть твое разумъти: что благовременный гнъвъ есть то любовь Божія: а что безвременная милость: есть то твое сердце.

Сат. Се странную пъснь воспълъ еси.

Мих. Странная убо, новая и преславная воспъваютъ небесныя силы, во градъ Божіемъ. Сія есть истина.

Сат. Силы же преисподнія что ли поютъ?

Мих. Силы твоя поютъ мірское и мерзское. Просто сказать: грязь рыночную: іг обвившую, Іезекіилевскій оный опръснокъ, мотылу.

Сат. Странное поютъ силы небесныя!...

Мих. О ругатель! къ чему сей псій смѣхъ твой? Не тантся же предо мною лукавство твое. Нарицая нашу пѣснь странною: тайно клевещешъ небесную славу, и догматы ея.

Сат. Нынъ убо не обинуяся провъщаль есивину: чего ради преисподнее жительство, вътысящу кратъ многолюднъе паче вашего небеснаго.

Мих. И лжешь и темнорѣчишь. Открый, аще можеши, откровеннѣе, сердца твоего бездну.

Сат. О апокалипта (а)! странность въ догма-

<sup>(</sup>а) Апокалипта есть Еллинское имя; значить славенски: откровитель. Симъ словомъ тайно ругается Михаилу: яко откровителю таинъ Божіихъ. Сатана же любитъ помрачать, дабы никто не видълъ безвъстныя и тайныя премудрости Божія.

тахъ: стропотность въ пути: трудность въ дълъ: сей есть троеродный источникъ пустыни вашея небесныя.

Мих. Не можно ли хоть мало откровеннъе? Сат. Претрудно быть жителемъ небеснымъ. Внялъ ли еси? Се, вина, опустошившая небесаваща!

Мих. Откуду сей камень? и кто его положиль во основание?

Сат. Се азъ глаголю! претрудно, и бысть тако.

Мих. Ты ли еси творецъ догмата сего.

Сат. Сей догматъ есть несокрушимый ада-мантъ.

Мих. Вонми небо! и внуши земле!.. Услышиже и преисподняя! Кая есть большая на Господа Вседержителя, хула и клевета: паче сея? Се удица, всёхъ уловляющая! Се ключъ всёмъ врата адова отверзающій! Се соблазнь, всёмъ путь на небеса оскорбляющая! О украшенная гробнице, полна мертвыхъ костей и праха!

Прельщаешь старыхъ: младыя и дътп.

Вяжешь въ прелести, аки итенцы въ съти. Весь міръ дышетъ его духомъ. Се Богомерзкое скопище: сатана, плоть, міръ. Кто дастъ мнѣ мечь Божій? Да прободу сего Мадганита. И подъявъ Михаилъ молніевидное коніе: поразилъ адамантовымъ востріемъ с атану

въ самое сердце его, и поверже его во облакъ вечерній. Онъ же изъ среди облака возревъль: O! o! Апокалипта!

Мих. О нетопыръ! Горе тебъ! творящему свътъ тьмою: тьму же свътомъ. Нарицающему сладкое горькимъ; легкое же бременемъ.

Сат. Нъсть ли писано: Нуждное есть царствіе Божіе?..

Мих. Онтмтй псе лживый!

Сат. И не нужницы ли восхищають оное?.. Мих. Лай! Лай! нынь, псе, издалеча на солнце. Господи Боже мой. Правда твоя, яко полудень. Кто, яко же Ты. Ты самь дракону сему, челюсти его, всъхъ пожирающія, загради, на единъ токмо день твой,—иже есть яко тысяща льть. Аминь!

На сей шумъ: аки Еродіевы птенцы слетаютъ со гнѣзда, къ матери своей, поправшей змія: онъ же подъ ногами ея вьется, развивается: такъ низлетѣли къ Михаилу Гавріилъ, Рафаилъ, Уріилъ и Варахіилъ. Михаилъ же, аки Боголюбивый Еродій, терзаетъ и попираетъ врага, воздая благодать дому владыкѣ, дозволившему, на седми башняхъ, — надзирающихъ премудрый домъ Его возгиѣздитися птицамъ, по писанію:

> Коль возлюбленна селенія Твоя!.. Птица обрёте себё храмину.

Тамо птицы возгнъздятся: — Еродово жилище предводительст, ими Блажени живущій въ дому твоемъ...

## БЕСБДА АНГЕЛЬСКАЯ:

О клеветъ діавольской.

Небесній Архивойны (\*) возсёли на радугё: Михаиль же, такъ повель слово: Сердце человёку, есть неограниченная бездна. Она есть то, что воздухъ плавающія планеты носящій. Богь рекій изъ тьмы свёту возсіяти: иже и возсія въ сердцахъ нашихъ... тогда эта ирачная бездна бываеть адомъ, сирёчь темницею, и исполняется, аки нощныхъ птицъ, ирачныхъ мечтъ, и привидёній. И сіе то написано.

Брань наша противу духовъ, державу имущихъ надъ непросвъщеннымъ міромъ. и надъ всею ситсью беззаконниковъ. Что же далѣе? Началомъ вертоградныхъ плодовъ, суть стмена. Стменами же злыхъ дълъ суть злыя мысли, пораждаемыя отъ злыхъ духовъ. Сіе же то и написано:

Къ началомъ и ко властемъ.... Къ духовомъ злобы поднебеснымъ.

<sup>(\*)</sup> Архистратиги.

Поднебесные духи злобы, суть первообразы плотскаго, скотскаго, и звърскаго сердца: коему очи бодетъ острый сей правды Божія мечь: Сатано! не мыслиши, яже суть Божія, но яже человъческая. Любезная моя братія! Видите: коль по всей вселеннъй, разсъяль сатана съмена своя! отъ его рода съменъ, суть и сіи зловредныя пъсенки.

Жестокъ и горокъ трудъ: Быть жителемъ небесъ. Веселъ и гладокъ путь: Жить, какъ живетъ міръ весь.

· II паки

Святыня страждеть безь утёхь. А злость вездё свой зрить успёхъ. Кто дасть мнё крилё?.. и полещу и почію. Крёпка яко смерть любовь.—

Крила ся, крила огня.... Кто ны разлучить отъ любве Божія?. Согръяся сердце мое: и въ поученіи моемъ разгорится огнь.

Василисковымъ убо ядомъ надхненъ міръ: глухъ, аки аспидъ: и студенъ аки ледъ сотворился, къ матеръ нашей, ко премудрости Божіей, согръвающей насъ въ нъдръ своемъ, и утъшающей.

Сыне! Аще поспиши: сладостно поспиши. Аще пойдеши: безбоязненъ будеши: и радость будетъ на всъхъ путехъ твоихъ.

Сего ради нъсть дивно, яко всъ уклонишася вкусъ. Не сладокъ Богъ, и нъсть Богъ: есть тожде. Растлъша и омерзишася въ самъхъ началъхъ и съменахъ своихъ: въ самонъ корени сердца своего. Кто можетъ поднять на пути злато, или бысеръ, мнящій быть нѣчтось безполезное? Кій тетервакъ не дерзнетъ вскочить въ съть, почитая рогомъ изобилія. Кій агнецъ не устрашится матери, творящейся волкомъ, и не прильпнетъ къ волку, представляя его матерью? Не вините міра. Не виненъ сей мертвецъ. Отнятъ сему плъннику куражъ. Избодено око. Прегражденъ путь. Связала въчными узами туга сердце его. Кая туга? Когде что любять и желають, и желають мысли: тогда и плотяное сердце, внутрь насъ распространяется, раздувается, радуется: во время же огнушенія стъсняется, жмется, тужить: аки недужный отвращается отъ пищы: и уста сжимаетъ. Сатана, погасивъ божественный огнь въ мірскомъ сердив, связаль его тугою туго, дабы оно гнушалося царствіемъ Божінмъ, и не разръшилось ко обрътенію его, — дабы не воспѣло побѣдныя оныя пѣсни: Стть сокрушилася.... Путь заповъдей твоихъ текохъ: егда разширилъ еси сердце мое.

Желаетъ и скончавается душа моя: во дворы Господни.

Сердце мое и плоть моя возрадовастася

о Бозѣ живѣ. См. псаломъ 83, 1. 2.

II когда пишется: да возвеселится сердце мое.... сіе значить: да укрыпляется мужествомъ. Отвержеся утъшитися душа моя, это значить: нътъ у ней мужества, кръпости и желанія. Отнять мужество и навесть ужасъ: есть-то: стъснить, затворить и связать душу, дабы она не веселилася, но тужила въ благомъ дълъ. Сія есть престрашная обида, плънъ. и убійство: растлить человъка въ самыхъ мысляхъ, и въ сердцъ его: аки въ съменахъ и въ коренъ его, какъ написано: Растлъша и омерзишася въ начинаніяхъ свойхъ: сирти въ главностяхъ: подобно колесничному, или корабельному, бъсноватому управителю. Не виненъ убо мертвецъ: виненъ челов коубійца. Міръ есть оржхъ червомъ растлівнь: слітець, безъ очей и вожда: плънникъ діаволу: львинаограда. Кая ограда? послушаемъ притчи.

## ЛЬВИНА

Ограда.

2%

Левъ, дремающую дубраву, со дебрями ся, ограждаетъ: давъ ей одни в ата: гдѣ и самъ близь обитаетъ въ тайнѣ. Ограждаетъ же, не стѣною и ревомъ: но своимъ слѣдомъ. Какъ

только гладень: такъ возревълъ. Звъри вострепетавъ: ищуть спасенія: и притекъ къ спасительнымъ стезямъ: отскакиваютъ вспять, отъ львинаго слъда, дышущаго въ чувства ихъ нестерпимымъ ужасомъ: и преградившаго путь. Убоявшеся убо тамо, идъже не бъ страхъ, ищутъ безопасныя стези потоль, поколь приближатся ко вратамъ, гдъ нъсть подлинно слъда, и нечувствителенъ правдивый ужасъ. Здъ уловляются. Вотъ врата адова! Здъ всему міру исходъ, и кончина. Сатана, ловитъ, яко левъ во оградъ своей, и яко львинъ щенокъ, обитаяй въ тайныхъ, ловитъ всъхъ тъхъ, о коихъ написано:

Убоншася страха, идъже не бъ страхъ.

Въ семъ страшномъ мѣстѣ, умолчалъ Михайлъ. Горній же военачальники, сидяще на благокругломъ лукѣ облаковъ, отдалися въ размышленія: призирая на кругъ земный, и скорбя, аки раззоряемый Содомъ, или Вавилонъ предъ собою видяще. Въ самое сіе задумчивое время: вмѣсто скорби утѣшеніе, вмѣсто же страха, радость послѣдующимъ словомъ нечаянно такъ возблаговѣстилъ.

### ГАВРИЛЪ

Пять 'Спасительный.

Онъ прежде воспѣль пѣснь, а за ничъ всѣ архангелы сію:

Снійде архангель въ Назареть ко Дѣвѣ, Приносить радость, праматерѣ Евѣ Радуйся Дѣво Обрадованна!

Господь съ тобою! Радость Тобою Всёмъ будеть дана...

Потомъ отверзъ цвътущая уста, благовъствуя день отъ дне, спасение Бога нашего: посланникомъ есмъ, не ко единой Дъвъ Маріи: но ко всей вселеннъй.

Постицаю, ублажаю и цълую симъ цълованіемъ: Радуйся благодатная! Господь съ тобою! Благословенна ты въ женахъ.

Сія есть истинная Матерь Божія. Рожденное отъ плоти, плоть есть. Рожденное же отъ Духа, есть Духъ, освятившій сердца и утробы наши. Господи! Сей Духъ есть законъ Твой посредѣ чрева нашего. Путь, истина, и животъ. Миръ многъ любящимъ его и нѣсть имъ соблазна. Миръ на Израиля! На всѣхъ, елицы правиломъ симъ жительствуютъ:

Миръ на нихъ и милость! Вонми небо и

возглаголю.... Жизнь безопасна есть то путь сладкій, путь Господень. Любезная моя братія! Отвергните отъ Содомлянъ ангельскія очи ваши, и призрите на грядущаго предъ вами, странника сего на землъ. Онъ шествуетъ со жезломъ веселыми ногами и мъстами, и спокойно воспъваетъ:

Пришлецъ азъ есмь на землъ:

Не скрый отъ мене заповъдей твоихъ.

Воспъвая обращаетъ очи, то на десно, то на лѣво, то на весь горизонтъ. Почиваетъ то на холмъ, то при источникъ, то на травъ зеленъй. Вкушаетъ пищу, но самъ онъ ей, какъ искусный пъвецъ простой пъснъ, придаетъ вкусъ. Онъ спитъ сладостно, и тъми же Божінми видъніями во снъ и внъ сна, наслаждается. Востаетъ за утра свъжъ, и исполненъ надежды воспъвая Исаіевскую пъснь: взалчутъ юнъйшіи, и утрудятся юношы и избранный не кръщы будутъ.

Терпящін же Господа, обновлять крѣпость. Окрилатъють, яко орды. Потекуть

и не утрудятся. Поидуть и не взалчуть. День его въкъ ему: и есть, яко тысяща лътъ: и за тысящу лътъ нечестивыхъ не продастъ его. Онъ по міру паче всъхъ нищій: но по Богу всъхъ богатъс. И что лучше, какъ веселіе сердца, животъ человъку? Досталь онъ сей міръ: не яко же міръ доставлять

обыче. Онъ возлюбиль путь, и славу Божію: сей есть истинный миръ и животъ въчный: а въсть его благовъстіе.

Да слышить земля глаголь усть моихъ!

Сей странникъ бродитъ ногами по землѣ: сердце же его, съ нами обращается на небесъхъ, и наслаждается. Праведныхъ души въ руцѣ Божіей. У безумныхъ почитаются онѣ погибшими, и заблуждшими, а живутъ въ мирѣ. Хотя тѣлесныя наличности досаждая безпокоятъ, но сей уронъ, со излишкомъ награждаетъ; упованіе ихъ безсмертія исполненно: и воцарившійся Господь въ нихъ во вѣки. Не слышите ли, что сей пѣшеходъ поетъ? Какъ не слышать? воскликнули Архангели: онъ поетъ пѣснь сію: На пути свидѣній твоихъ насладихся, яко во всякомъ богатствѣ.

Онъ единъ намъ есть, милъйшій позоръ: мы же его познали. Сей есть другъ нашъ. Потомъ же Гавріилъ простеръ смарагдинныя крила: и прелетъвъ, съде при боку Рафаплову, обоняя върукахъ своихъ сладковонный шыпокъ, и кринъ сельный. Рафаилъ, смотря на Варсаву, помянулъ духовнаго своего сына, любезнаго путника Товію, сына Товитына. Онъ долгую повъсть соткалъ: коимъ образомъ поручилъ ему старикъ сына своего? Кія напасти и припадки встръчалися на пути? Когда онъ боялся воды или рыбы, повъствовалъ Рафаилъ,

тогда я его научаль: Сыне мой! Товія, сыне мой! не бойся, вода не потопить тебе, но воды блевотинъ зміиныхъ, но потопныя рѣчи совътовъ мірскихъ, но волненія плотскихъ устремленій: се есть всемірный оный потопъ, всёхъ пожирающій. Ей! глаголю тебъ: сего убойся. И рыба, сыне, не поглотить тебе, но чрево и чресла твоя: се есть адъ и китъ, поглощающій всёхъ: имже Богъ, чрево: и слава въ студъ ихъ! Ей! глаголю тебъ: сего убойся: да не удавить души твоея смрадъ бъсовскій и мірскихъ вождельній зловоніе. Сожечь утробы, по Мойссеву повельнію, и умертвить гръховные уды (страсти) есть тоже. Сіе все бываетъ върою. Сиръчь, помышлять себе мертвымъ убо быти гръху (по плоти), живымъ же по Богу. Сожечь и убить страсти души твоей: разумъй, отнять отъ нея власть и силу совершить ихъ на дълъ. Тогда останется въ тебъ единъ опијамъ Божій, спасительное благоуханіе, муро мира, и помазавіній Духъ Господень, и собудется: Направити ноги наша на путь миренъ.

### ПУТЬ МИРА

Нареченъ пустъ.

- Симъ благовъстіемъ ражженъ: продолжалъ Рафаилъ: пошелъ мой Товія на десно, во путь мира, коимъ нынъ шествуетъ нашъ Вар-сава. Сей есть путь царскій, путь верховный, путь горній. Симъ путемъ Енохъ, Иліа, Аввакумъ и Филиппъ восхищенъ не обрътошася въ міръ. Симъ путемъ восшелъ на гору Авраамъ вознести на жертву Исаака, и пріяль отъ Бога печать въры. Симъ путемъ восшелъ на гору Монсей, и упокоился. Симъ путемъ шествуетъ весь Израпль во обътованную землю. Симъ путемъ восшелъ въ Сіонъ Лавилъ, насытился священныхъ хлъбовъ. Симъ путемъ восходитъ въ Горняя Маріамъ и цълуетъ Елисавету: и ублажается. Симъ путемъ шелъ Христосъ во пустыню побъдить сатану. Симъ путемъ восходять на гору Галилейскую Апостолы, и видять свъть воскресснія. Сей есть путь суботный, разумъй: мирный. Симъ путемъ шествовали Лука и Клеопа, когда сошелся съ ними третій блаженный оный собесъдникъ. преломившій имъ хлібо небесный, и открывшій имъ очи: видъти невидимое его благоуханіе.

Напоследовъ симъ путемъ ехалъ въ колеснице

евнухъ царицы Кандакіи, и познался съ Филиппомъ. Филиппъ открылъ ему благо уханіе Христово, и новымъ благовъстіемъ, аки чуднымъ оиміамомъ, накадилъ ему сердце, омылъ его нетлънною отъ стихійныя воды водою, и отпустиль его въдомъ свой. Онъже отыде въ путь свой радуяся. Сей путь есть радостенъ: но пустъ; пустъ, но радостенъ, и вит его, итсть спасенія. Пусть же, яко людемъ избраннымъ точію отверстъ. Міръ мнитъ его быти пустымъ, сиръчь суетнымъ. Сія есть клевета. Мнитъ же паки его быти горнимъ, сиръчь горскимъ. И сіе клевета. Гора значить превосходство, не трудъ, и горесть. Горе глаголющимъ сладкое горькое, и вопреки. Путь Господень есть судъ: разсудиши злое: избрати благое. Любезный путь! Не зайдетъ солнце тебъ, и луна не оскудбеть тебб. Есть Господь тебб свътъ твой, и исчезли дни рыданія твоего. Сія возгласивъ Рафаилъ умолкнулъ. Уріплъ же воззвалъ: раскройте вдаль взоръ вашъ, и увидите нъсколько путниковъ: предварившихъ Вар-саву. Но Рафаилъ началъ понуждать: любезная братія! Призрите хоть мало на путь шуій: и на на нещастныхъ путниковъ его... Ахъ! отвращаешь насъ, друже, воззвали архангелы, отъ прекраснаго позорища, къ страшному. Обращаяся же воспъли пъснь такую:

\* О міре! міре! міре украшенный! Весь притворный, весь гробе повапленный! Прельщаешъ старыхъ, младыя и дъти. Въ прелести вяжешъ, аки птенцы въ съти. Свътъ кажется украшенный. Но онъ, какъ гробъ повапленный. Внутрь же его выну, зрю мерзость едину.

## путь шуій.

Нареченъ вентеръ.

Сей путь, сказалъ Рафаилъ, нарицается вентеръ. Есть же вентеръ, съть рыболовна, а сотворенна по образу чрева; широка во входъ, тёсна же во исходё. Сей путь, уклоняясь отъ Востока, сокрываетъ конецъ свой не во свътлой южной странъ, но во мракъ полующномъ. Вотъ путь, говорилъ Товіинъ вождь. Вотъ и нещастный его путникъ грядетъ передъ вами! Судите его! Небесныя силы, призирая на путника съ скорбію и милосердствуя о немъ, возгласили: О бъдный страдалецъ! Сей есть сребролюбецъ. Боже мой! Весь обремененъ мъшками, сумами, кошелями, кошельками. Едва движется: будто навыоченный вельблюдъ. Каждый ступень, ему мукою. Горе вамъ богатыи! яко отстоите утъшенія вашего. Но онъ сего не чувствуетъ, продолжалъ Рафаилъ: но паче еще блажитъ себе: и почитаетъ путь свой благословеннымъ во въки. Онъ благоду-шествуетъ: шествуетъ и поетъ. Возможно ли, вскричали духи? Пожалуйте, просилъ Рафаилъ, внемлите пъснъ его.

### БОГАЧЬ

Путешествуя поетъ пъснь.

Пусть я во свътъ скверенъ! только бы быль богатъ.

Днесь не въ люду совъсть: но злато идетъ въ ладъ.

Какъ нажилъ? не спросятъ: только бъ былъ грошъ.

Сколь богатъ: столь всъмъ братъ: честенъ и пригожъ.

Что у насъ безчестно въ міръ?

Кошель пустой. Нишимъ ли жить? Лучше пущуся въ смертной гной.

Ангельскія силы ужаснулися, видяще, что сатана, толь хитро умѣлъ растлить бѣсноватую сію душу, обожающую мертвое, и уповающую на кумира. О сатана! воззвали они соболѣзнуя: о сатана. Онъ имъ вмѣсто слова: Горе вамъ богатыи.... Блажены нищіи...

Положилъ на сердцъ во основание сей смрадъ: блажени богатыи. Такова душа есть аспидъ, отнюдь не слышащій призывающія милости. Прійдите ко мнъ вси труждающійся, и обремененныи: и азъ упокою вы.... Боже мой! возгласилъ Уріилъ: сей безпокойный путь, толпами людей: какъ торгами, весь засоренъ. Слышь, Рафаилъ! Кая есть ближайшая сія толпа? Трусъ колесницъ, отвъщалъ онъ, шумъ бичей, конскій топоть, и свисть облічаеть, что сія громада, есть полкъ честолюбцевъ. Сію же предварившая толпа есть торжество сластолюбцевъ. Сіе обличается пищаніемъ и ржаніемъ мусикійскихъ органовъ, восклицаніемъ торжествующихъ, и козлогласованіемъ, поваренными запахами, гаромъ и куреніемъ. Протчее въ далнихъ оныхъ стеченіяхъ: тамъ тяжбы. брани, татьбы, грабительства. лести, купли, продажи, лихоимства... Братіе, призрите къ правой сторонъ. Вотъ они! Нъсколько путниковъ: ускользнувши отъ шуіяго пути, пробираются черезъ сторонняя мъста къ пути мпрному. Какое странное сіе вижу позорище? везопилъ, какъ молнія, нечаянно Варахіилъ. Сіи суть лицемъры, сказалъ Рафаилъ. По лицу они святы: по сердцу всъхъ беззаконнъе. Сребролюбивы, честолюбивы, сластолюбцы, ласкатели, сводники, немилосерды, не примирительны, радующіеся зломъ состдекимъ, полагающін въ прибыляхъ благочестіе. Домашнін звъри и внутреннін змін: лютъйшін тигровъ, крокодиловъ и василисковъ. Между деснымъ и шуінмъ путемъ суть ни мужескаго, ни женскаго рода. Обоимъ враги. Хромы на объ ноги. Ни теплы, ни студены, ни звърь, ни птица. Шуій путь ихъ чуждается, яко имущихъ образъ благочестія: десный же отвергаетъ, яко силы его отвергшихся. Вся ихъ молитва вътомъ, чтобъ просить тлънностей.

О смердящія гробы со своєю молитвою возопиль Варахіиль. Нѣть сего лицемѣрія злѣе во всемь адѣ. Оно опустошеніе царствамъ, перкви поколебаніе. — избранныхь божіихъ прелыценіе. Отвратимъ очи наши отъ богомерскихъ сихъ ропотниковъ: льстецовъ и лицемѣровъ. Не слышите ли, что шумъ, трескъ, ревъ, вошь, вой, свистъ, дымъ, жупелъ и смрадъ содомскій, восходитъ отъ сего пути? Архангелы обратили свѣтлыя лица своя отъ ссѣвера къ ясному югу: и воспѣли пѣснь сію:

### АНГЕЛЬСКАЯ ПЪСНЬ.

въ силу сего:

Бездна бездну призываетъ.

Нельзя бездны Океана, горстью персти забросать. Нельзя огненнаго стана скуднъй каплъ прохлаждать.

Возможетъ ли въ темной яснинъ гулять орелъ.

Какъ на небесный край вылетъвъ онъ от-

Бездна духъ есть въ человъкъ, —водъ всъхъ ширшій и небесъ.

Не насытишся тъмъ во въки, чъмъ плъняетъ міръ сей весь.

Отсюду то скука, внутрь скрежеть: тоска, печаль.

Отсюду несытость, что съ капли жаръ гор-шій всталъ.

О роде плотскій! невъдущій, доколъ ты тяжкосердь?

Возведи седечны въжды! взглянь выспрь на небесну твердь.

Чему ты не ищешъ знать, что то зовется Богъ?

Чему не толчешь, чтобъ увидъть ты Его могъ?

### КЛЕВЕТА.

• Елински, діаволъ.

Римски, Traductio.

Воспъвше же, вопросили: что есть клевета? Изреки намъ, молніе Божія, Варахіиле... Онъ

9

же отвъщаль тако: клевета есть творить сладкое горькимъ, и вопреки. Она есть тожде, что татьба. Татьба крадетъ вещи, а клевета мысли. Мысль есть руководительница человъку и нуть.

Діаволь, укравь у человька добрую мысль, перекидаєть будто сёть, и препену черезь добрый путь: а симъ самымъ сводитъ и переводитъ его на путь золъ. Воть почему Еллински Діаволосъ, сирѣчь, переметчикъ; римски же Traductor, сирѣчь, сводникъ, или переводийкъ, дано имя клеветнику! Славянски же, клеветать значитъ то же, колотить, мѣшать горькое со сладкимъ и вопреки: сіе бываєтъ тогда, когда на мѣсто сладкаго, поставляется горькое, и вопреки: Сей есть единъ источникъ всѣхъ адъскихъ мукъ.

### кознь.

Ты же, о свъте Божій, Уріпле! Изъясни намъ: что значитъ то кознь? Отвъщалъ Уріплъ: Кознь есть образъ клеветы, по коему она растетъ и съется. Она есть то же, что машина. Машина хитрствуетъ въ вещахъ: а діавольска кознь въмысляхъ: птицеловъ и рыболовъ ловитъ сътьми, а онъ козньми. Кознь есть ловжая машина, напримъръ, ковъ, пругло, капжанъ, западня, съть, вентеръ, верша, елинз

У Архитектоновъ и нынт нткая машина именуется сарег, сиртнь козелъ. Нынт ясно видно, что хитрость въ татьбт, а кознь въ клеветт, есть тожде. О, коль прелестная удица! Ею точно взбтсившися человтча воля, ужасается преподобія, стремится за нелтпостьми, аки елень устртлень въ ятра, невидя, яко въ ногибель свою течетъ. Сіи то души услаждаются птесенками сими:

Въ молоды лѣта, не зажить свѣта? Чтожъ за корысть свѣтъ молодому? И паки.

Въ старомъ въкт нъсть покою. Только бользнь со бъдою. Тогда щастья хоть бый было: Но въ старости не такъ мило.

Кое же то мит щастіє: если оно мит измтияеть во время старости; если итсть втрный или втиный другь оный?

Слыши Израилю! Господь Богъ твой посредътебе.

Се видна зла удица, бъсноватыми душами пожираема! Какъ волкъ овцы на пажитъ и при водопоъ похищаетъ: а тайный ласкатель, въ самомъ чертогъ, и при трапезъ, аки червь оръ-хи, внутрь ихъ обрътаясь, растливаетъ: такъ діаволъ, на самыхъ злачныхъ мъстахъ, во сдемъ священныя библіи людей хитро улов-

лястъ: какъ змій, въ матернее для чадъ млеко примъшиваетъ ядъ свой, такъ онъ вкусъ и духъ свой, въ благоуханныя плоды, Божіего рая.

Нуждное есть царствіе Божіе: и нуждницы восхищають оное. Діаволь въ немь оскверниль Христово благоуханіе; вложиль въ него свой душеубійственный вкусь, онъ прековаль нужное на трудное. Христосъ говоритъ: нужное есть царствіе Божіе. Діаволъ говорить: трудное есть царствіе Божіе. О, коварный! ттив же мостомъ грядетъ — а въ разный городъ. Тёмъ же звономъ поетъ: да чего то какъ нътъ. Ангельскій тонъ: адская думка. Гласъ Іаковль: сердце Исавля. Лобзаетъ какъ другъ: продаетъ какъ Јуда. Вонми небо! и возглаголю. Се клевета на Господа Вседержителя! Нуждность со трудностью, такъ не вибщается: какъ свътъ со тьмою. Нужно солице: трудно же ли? Нуженъ огонь: а труденъ ли? Нужна земля и вода: и кто безъ нея? Видите нуждность? Гдъ же при бокъ ся трудность? Ахъ! исчезла: нътъ ей мъста въ чертогахъ непорочныя нуждности. Домъ ся есть домъ мира, домъ любви и сладости. Покажите же миб: гдб водворяется трудность? Во адъ ли? Върую Господи.

Тамъ то обитаетъ трудъ и бользиь. печаль и воздыханіе. По тамъ ли нуждность? Ахъ, не бывала она тамъ. Ея присутствіемъ алъ во

мгновеніе преображаєтся въ рай. Во адѣ все дѣлаєтся то, что не нужное: что лишнее: что не надобное, неприличное, противное, вредное, пакостное, гнусное, дурное, непригожее, скверное, мучительное, нечестивое, богомерзское, проклятое, мірское, плотское, тлѣнное, вѣтренное, дорогое, рѣдкое, модное, заботное, разорительное, погибельное, адское... и протчій неусыпающій червь. Сія бѣсноватая и буйная дѣва трудность, именуется еллински 'А'та: сирѣчь, пагуба, сврейски же ада: Ламехова жена, сирѣчь, заботная, противная женъ, именуемой Селега: Мирна.

Коль же разнится чистая наша дъва, святая нужность; она нёсть 'А'та, но Літа: нёсть Ада, но Селега. Нъсть фуріа, но Анна, но Харіа, но Гратіа: разумъй: возлюбленная, милостивая, даровита. Съ небесныхъ круговъ, и отъ горнихъ предъловъ возлюбленныя сея царицы, исчезла всякая горесть со трудомъ, а печаль со воздыханіемъ. Оттуду сатана со всёми своими тьмами низверженъ во адъ. Кая сила низвергла? Та, что тамъ жизнь не зависить отъ заботныхъ суеть, и суетныхъ заботь. Тамъ живеть едино точію нужное оное: едино есть на потребу. Оно есть и угодное, и легкое, и благолъпнос, и преподобное, и веселое, и благолъпное; безъ сребра и безъ горестей стяжаемое, какъ написано:

Туне пріясте, туне дадите.

Внуши Земле! Услыши роде человъчъ! Напиши на ногтъ адамантовомъ; на въчныхъ сердца своего скрыжалъхъ Господню славу сію:

Благословенъ еси!

Творяй

Нужное не труднымъ:трудное не нужнымъ. Какъ только Урілъ отрыгнулъ господствующую сію славу вышняго: поднялся отъ преисподнихъ хульный шумъ: рыкъ, вой, свистъ, стонъ... каковъ бываетъ отъ дубравныхъ звърей: отъ нощныхъ птицъ: во время землетрясенія. Замялся, свиваясь и развиваясь безчисленныя свертки адскій змій: произенъ изощренною сильнаго стрълою: и варомъ палящихъ углій осыпанъ: по оному. Иже отъ устенъ произноситъ премудрость: жезломъ біетъ мужа безсердечна. На крылахъ Уріпловыхъ видънъ былъ видъмногоцъннаго сапфира, превосходящій голубый сводъ благовиднаго неба. Сей божественный умъ, пустившій изъ устъ своихъ мечъ обоюду остръ, поразилъ сатану. Варахіндъ же произиль дракона (въ самое окоего): око ругающееся отпу, и досаждающее матери своей, да избодутъ оное вранове отъ дебрія: прежде же всёхъ умертвиль копісмъ. Архангелъ Михаилъ, любодъйственное сердце вражіе. Отъ того часа царство его и козни разорены.

# АДСКОЕ ЦАРСТВО,

#### На чемъ основано?

Простеръ же Рафайлъ іасписо-шарныя крила своя, со Гавріиломъ и прелетъвъ, съде при боку Варахіилову. Потомъ весело видно изрече. Возрадовася духъ мой, яко Уріилъ, аки Финеесъ, ты же, аки Сасаръ, въ самое око его, пробилъ врагу главу его. Видъ же Варахіиловыхъ крилъ, аки видъ углей разженныхъ отъ онаго углія: Стрълы сильнаго изощрены, со угльми поядающими. Разжено слово твое зъло: и рабъ твой возлюби е.

Тогда сей пламенъющій орель, служитель вышнему, божественный Варахіиль возгласиль: сія есть побъда, побъдившая міръ, плоть и діавола: любовь наша! кръпка, яко смерть любовь: жестока яко адъ, ревность Божія. Крила ея, крила огненныя. Угліе огненное воспламеняеть ее. О угль! О возлюбленный нашъ анераксь оный! Злато земли оныя доброе: и тамо анераксъ. Сей дражайшій анераксъ, насъ серафимовъ воспламеняеть: творяй ангелы своя духами, и слуги своя пламенемъ огненнымъ. Нынъ желаніе наше исполнилось. Нынъ услышана тричастная оная молитва спраховская:

Господи, отче и Боже живота моего! Да не пожретъ мя бездна мірская: Да не поглотитъ мя пропасть чрева: И да не свяжетъ мя студодъйство ищуща сладости въ мертвомъ блатъ.

На сей тричастности стоитъ все адское царство. Нынѣ мудрость одолѣла злобѣ. И всѣ воспѣли такъ:

О Сыне рожденный отъ Дъвы! Тричастную злобу душы,

Потопи, молюся. -

Да якоже во тимпанъ: Во умерщвленномъ тълеси: Воспою побъдную пъснь.

## ПЛАЧУЩАЯ

#### Неплоды.

Во оно время слышанъ бысть жалостный гласъ на небеси. Вдова, бродящая по землѣ, оболченна въ темныя ризы, и имущая родити сына, ищетъ мѣста, но не обрѣтаетъ, гонима зміемъ, пожрети плодъ чрева ея хотящимъ и во слѣдъ ея изблевающимъ потопъ блевотинъ; сего ради скитается рыдающая и вопіющая пѣснь сію.

Кто дастъ мнъ крилъ нынъ? кто дастъ посребренны?

Кто дастъ мит расла нынт? кто дастъ восперенны?

Да лещу сквозъ, присно о Бозъ:
Отъ земна края даже до края, и почію.
Се ехиднъ лютьій бъжитъ! се мя достизаетъ!
Се челюсть адску на мя лютъ разверзаетъ!
Поглотить хощетъ, ядомъ клокощетъ.
Василискъ дивый, Аспидъ пытливый.

Ахъ, увы мнъ!

Водъ горнихъхляби, студно изблеваетъ черный. Се мракъ! Се облакъ покры мя нынъ вечерній! Увы, мнъ нынъ! увы единъй! Гонитъ всъмъ адомъ мене со чадомъ. Нъсть мнъ мира.

Увы мнт! горе! увы! Что имамъ творити? Кого на помощь дерзаю бъдна молити? Увы мнт нынт. Увы единтй! Гонитъ встмъ адомъ мене со чадомъ. Нтсть мнт мира.

Боже! ты призри на мя, съ высоты святыя. И приклонися странной, на слезы ми сія. Даждь кръпость силъ, бы не сдолъли: Твоей рабынъ, уста зміины Ахъ, о Боже! Кто дасть мив крила нынте? Кто дастъ голубины

Да выспры парю отъ сея адскія глубины...

Архангелы возлюбили прекрасную сію невьсту Божію, скитающуюся по земли, и не имущую, гдѣ главы преклонити, милосердствуя о ней. Михаилъ же. ражженъ ревностію, разширилъ посребренныя крила своя, и устремився, аки ко страждущему своему птенцу орелъ, восхитилъ жену, и посадилъ ее на радугѣ. Тогда цѣломудренная сія Сусанна, не обрѣтеся между смертными на землѣ, да не злоба измѣнитъ разумъ ея, или лесть прельститъ дущу ея. Не праздная мати возсѣла со сыномъсвоимъ, на благокругломъ лукѣ облаковъ. Зѣло прекрасна сіяніемъ своимъ: досадители же ея остались посрамленны.

Премудрость, и наказаніе уничтожаяй есть окаянень: и праздно упоеніе ихъ и труды безплодны: и неключима дъла ихъ. Жены ихъ безумны и лукава чада ихъ: проклято рожденіе ихъ. Яко блаженна есть, неплоды неоскверненная!

Тогда изъ облака возгремѣлъ Михаилъ, къ живущимъ на землъ, симъ гласомъ:

Не испытавше, ни истины разумъвше, осудисте дщерь израилеву? о, обветшалые злыми днями вашими! Почто судите суды неправедны? и не слышите глаголюща Бога: Неповинна и праведна не убивай. Погвяй уши слышати да слышить! Послё сего грома, слышанна бысть издалеча, въ горнемъ воинствё ангельскомъ, пёснь воспёваема сія:

### ИЪСНЬ:

#### Въ конецъ сего:

Испусти змій за женою изъ устъ своихъ воду, яко ръку: да ю въ ръцъ потопитъ.

Вонми небо, и земля нынъ ужаснися! Море безднами своими согласно двигнися.

II ты быстротекущій возвратися Іордане! Прійди скоро крестити Христа Іоанне!

Краснозрачная л'вса, стези оттворите!
Предотечу Іоанна ко Христу пустите.
Земный же язышы купно съ нами вст ликуйте.
Ангельскій лицы вси, въ небт торжествуйте.
Снійде Спасъ, во Іорданъ, ста въ его глубинт.
Се снійде нань и Духъ святъ въ видт голубинт.
Сей есть Сынъ мой возлюбленный, отейъ изъ
облакъ втщаше.

Сей Мессія обновить естество все ваше.

Освяти струи и намъ, змію сотри главу. Духа твоего, Христе, росу даждь и славу. Да не потопитъ насъ змій, и мы вси отъ земна края,

Да почити потечемъ до твоего рая.

## ОБНОВЛЕНІЕ.

Седмь главъ суть змію древнему — сатанъ: едина же глава, аки заходящее солнце, мглою мраченное. Вскоръ потомъ лице земли покрылъ мракъ вечерній. Тогда явися ангельское воинство, аки звъзды небесныя, молися тако:

Господи Боже нашъ! правда твоя во свътъ твоемъ. Свътъ же во правдъ твоей. Се врата адова одолъваютъ людемъ твоимъ. Возстани Господи! Возстани славо наша! Возстани рано!... коснися горамъ твоимъ, и воздымятся. Блесни молнію: и разжени супостаты, да во свътъ твоемъ узримъ новый свътъ. И обнови лице земли. Ты вчера и днесь: той же во въки. Абіе проникнуло, радостное утро. Возсіяло солнушко, озарило небеса, проповъдающія славу Божію; обновилось лице земли, и явился лучезарный свътъ.

Покайтеся и вы! яко да пріндуть времена прохладна отъ липа Господня. Пріндеть же день Господень, аки тать въ нощи: въ онь же несеса убо съ шумомъ мимо пойдуть... Новаго же небесе и новыя земли чаемъ: въ нихъ же правда живетъ. Діти! послідняя година есть и міръ преходитъ и похоть его. Творяй же волю Божію пребываетъ во віки. Не взалчуть ктому ниже вжаждуть, неимать же пасти на нихъ солнце: ниже всякъ зной. Яко агнецъ, ихъ посредъ престола: упасетъ ихъ. И наставить ихъ. на животныя источники водъ.

И отыйметь Богь всяку слезу оть очію ихъ... А какъ только прейдеть ветхій міръ: возсіяеть купно и новое время и лѣто: тогда во мгновеніи ока. въ послѣдней трубѣ: всякій трудъ, и болѣзнь, й всѣ злыхъ духовъ легіоны: вихремъ возмятутся отъ лица земли.

Приницающе въ тайну сію, воспъвающе воспъли Архангелы, и все ангельское воинство во псалмъхъ и пъніихъ, и пъснехъ духовныхъ побъдную:

### нъснь:

Ной, и воспой! Коль благъ Богъ твой! Скоръ рукою за тобою, Въ день брани твоея стати: Враги твоя супостаты, Погоняяй, побораяй.

День и вечеръ пой, нощь и утро пой. Коль десница прославися! Коль Мессія возвысися!

Во побъдъ дивныхъ, на хребтъ против-

# антифонъ.

Я, Боже, тебѣ пѣснь нову:
Пѣснь Мойсейску, пѣснь Христову:
Воспою въ духовной лирѣ.
Въ десятострунной псалтырѣ.
Всякъ парь въ бою цѣлъ Тобою.
Цѣлъ твой и Давидъ, мечемъ не убитъ.

Ты изволиль мя изъяти. Злоплеменнымь не даль яти. Изъ устъ ихъ, мечь смерти готовъ мя пожрети.

И зла ихъ десница, правды не держится. Воспоимъ Господеви! О, Гоже всесильный! Еще нашъ пріялъ еси, вопль и плачь умильный.

Еще насъ не судиши въ конецъ отринути. Нобедихомъ! Падеся супостатъ нашъ лютый.

И антихристъ пріялъ казнь, домашній врагъ велій.

Ко начъ же возвратився, грядеть миръ веселый.

Онъ безбълно здравіе ведетъ за собою. Нынъ и день лучшею красенъ добротою. И солнце сильнъйшіи лучи испущаетъ. И лице краснъйшее, цвътъ молніи являетъ.

Зима прейде. Солнце ясно: Міру откры, лице красно. Изъ подземной клѣти, явишася цвѣты. Мразомъ прежде побіенны.

Уже вст райскія птицы Испущены изъ темницы: И всюду летають, сладко воспъвають. Веселія исполненны.

Зеленый поля въ травы Шумящій въ листъ дубравы Встаютъ одъваясь, смотря возсмъваясь. Ахъ, коль сладко тамъ взирати!

Отднесь, открылися въ жаждущихъ поляхъ и пустыняхъ живыя воды источники. Явилися грады, и жилища оная: Коль красны домы твои, Іакове! Стропотный горы оттворили стези свои: одъваясь цвътами оными.

# БЕСБДА,

НАРЕЧЕННАЯ

двое.

О томъ что,

БЛАЖЕННЫМЪ БЫТЬ ЛЕГКО.

## ПЕРСОНЫ: (\*)

Михаиль, Даниль, Израиль, Оарра, Неемань.

Фарра. О Несманъ! Несманъ! Утёшь мене, другъ мой!...

Невм. Кто тебе перспугаль, брате Фарра? Дерзай! Миръ тебъ! Не бойся! Конечно ты сидъль въ сонмищъ оныхо:

Гробъ отверстъ, гортань ихъ...

Өмр. Тъ-то сирены наполнили мой слухъ и сердце жалостнымъ и смущеннымъ пъніемъ.

Мих. Для чего жъ ты себъ ушей не закупорилъ воскомъ такъ, какъ древній Уликсъ?

Одр. Тайна сія неизвъстна. А знаю, что они напъли много чудесъ: обезкуражившихъ сердце мое. Не чудо ли сіе? Есть де въ Европъ нъ-

<sup>(\*)</sup> Правописаніе и строчные звуки сохранены въ томъ видъ, какъ были у автора.

кій пророкъ, святый Іеремій. Онъ нашель отъ травъ сокъ: обновляющій ему и друзьямъ его младость, яко Орлюю юность. Выслушайте второе чудо! Нѣкій докторъ медицины, питался хлѣбомъ точію, и водою: и жиль, безъ всякихъ болѣзней, лѣтъ 300. На вотъ и третіе: нѣкій Калмыкъ, имѣетъ столь быстрыя очи, что яснѣе и далѣе видитъ. нежели кая либо зрительна трубка. Вотъ чѣмъ мене плѣнили, сладкогласны Сирены! А мои очи, день отъ дня слабъютъ. Не чаю прожить ни 20 лѣтъ. Кто же мнѣ, и кая страна обновитъ юность? Вѣкъ мой скончавается...

Мих. О Фарра! Не тужи, другъ мой. Мы замажемъ уши твои воскомъ, медомъ и сотомъ: въчностью. Съ нами Богъ: разумъйте, о невъжи! П совътъ вашъ, и слово разорится: яко съ нами Богъ! Услышите! Господа силъ, Того освятите. Той будетъ тебъ во освящение: аще будеши уповая на него? А иначе вся ваша кръность—о языцы осязающие, языцы невърующие! — будетъ вамъ камень претыкания, и камень падения, и падежъ сокрушения! «И сокрушатся и приближатся, и яты будутъ человъцы, въ твердынъ своей суще!» О другъ мой, Израилю! Блаженны есмы: яко Богу угодная, намъ разумна суть.

Изр. Взглянь на мене Өарра. Почто ты плънился лестнымъ, твоихъ Сиреновъ пъніемъ? Вотъ влекутъ тебе, на намень претыканія и паденія. Почто забывъ Господа, святишъ тое, что нъсть святое?

Той будетъ тебъ во освящение. Аще будеши уповая на Него.

Друзіе Іеремінны, состартють паки: безбользніе докторово прервется: а очи Калмыковы потемнтють «терпящій же Господа» обновлять крыпость: окрылаттють, аки орлы; потекуть, и не утрудятся; пойдуть, и не взалчуть.»

Дан. Слушай Фарра! Разумфешъ ли: что значитъ освятить?

Оле. Ей ей не разумъю! Научи мене.

Дан. Освятить, значить основать, и утвердить. Святое же, значить незыблемое, неподвижное.

Когда Ісаіа вопістъ:

«Господа силъ, Того освятите», тогда значитъ, что онъ Единъ есть святъ: сиръчь, камень твердъ: чтобъ безопасно основать намъ нашего щастія храмину; а не дерзали бы мы святить ни одной твари: яко соръ и песокъ.

«Всяка плоть, стно. Глаголъ же Божій, сиртчь Основаніе, Сила и Духъ: пребываеть во втки.» Адамантъ самъ собою твердъ есть: а мы только почитая его таковымъ: дтлаемъ твердымъ. И сіе то есть: «Будетъ тебт во освященіе: аще будеши уповая на Него.» Сиртчь: Освятитъ тебе, и утвердитъ щастія твой до-

микъ въчно, и не подвижно: Если минувъ дрянь: весь песокъ и съно почтешъ Единаго Его святымъ и твердымъ.

Өлр. Ай! другъ мой, Даніилъ! Не худо ты судилъ!

Дан. Плюнь же, голубчикъ мой, на Еремъеву юность: на докторово триста-лътіе: и на калмыцкіе глаза. Истинная дружба: правдивое щастіе и прямая юность, никогда не обветшаетъ. Ахъ! все то не наше, что насъ оставляеть. Пускай будеть при насъ: поколь оставитъ насъ. Но да знаемъ: что все сіе, невърный намъ другъ. Одинъ умираетъ въ 30: а другой въ 300 лътъ. Если умирать, есть нещастіе: такъ оба бұдны. Не велика въ томъ отрада тюремнику: что иныхъ въ три часа: а его въ 30-й день вытащатъ на эшафотъ. Кое же то мит и здравіе: коему концемъ слабость? Кая то мит младость: раждающая мит старость? Ахъ! не называй сладостью: если раждаетъ горесть. Не дълай долготою ничего: что прекращается. Не именуй щастіемъ ничего: что опровергается. Отъ плодовъ, и отъ конца его, суди всякое дъло. Не люблю жизни, печатлъемыя смертью: и сама она есть смерть. Конецъ дъламъ будь Судія!

> Не то Орелъ: что лѣтаетъ; Но то: что легко сѣдаетъ. Не то око: что яснѣетъ; Но то: что не отемнѣетъ.

Прямое Око! какъ написано о другъ Божіемъ:
«Не отемнъста очи Его:
Ни истлъста устнъ Его.»

ӨАР. О Нееманъ! Нееманъ! утъщь мене, другъ мой.

НЕ. О любезная душа! Околдуниль тебе глась сладкій Сиренскій: глась влекущій лод-ку твою на камни. Ей! о сихъ-то камняхь глась сей Исаіи:

«Приближатся, и сокрушатся и падутъ.» Наполнятся домове шума: и почіютъ ту Сприны. Но не бойся! Господь избавитъ тебе. Положитъ тебъ во основаніе, камень многоцъненъ, красуголенъ.

«Тогда спасешися: и уразумъеши, гдъ еси былъ.»

Омр. Недивись сему, что я околдуненъ; а скажи мнъ гдъ не слышится гласъ, пустынныхъ сихъ птицъ?

Сиренъ лестныхъ Окіана! Гласомъ его обаянна, Бъдная душа на пути Всегда желаетъ уснути: Не доплывши брега.

Се исполнилось на мнъ, что я мальчикомъ пъвалъ.

Не. А я тебъ взаимно, отъ той же пъсни, воспою:

Распространи бодръ вътрила; И ума твоого крила; Пловущи на бурномъ морѣ. Возвели очеса горѣ: Да потечетъ путь правъ.

Олг. Протолкуй миж, Нееманъ: что сначитъ Сирпиъ? Я слышалъ, что Сиринъ значитъ пустынную птицу.

НЕ. Когда не разумѣешъ, что есть Сиринъ? ниже уразумѣешъ, что ли есть пустынная птица? Иное разумѣть имя: и иное дѣло: разумѣть то, что именемъ означается. Разумѣешъ имя сіе, или скажу: званъ Сей: Христосъ; но дай Богъ, чтобъ ты зналъ, что Сіе Имя значитъ?

Омр. Такъ протолкуй же мнъ, не имя; но дъло.

Не. Спринъ есть сладкоръчивый дуракъ: влекущій тебе къ тому: чтобъ ты основаль щастіе твое на камни томъ, который не утверждаетъ, но разбиваетъ.

Фар. Ражжуй, какъ можно простъе и вкуснъе. Не. Сколько у васъ славныхъ и почтенныхъ Любомудриевъ? Всъ сіи суть Сфрины. Они-то соблазняють въ жизни сей пловущихъ стариковъ и молодиовъ. Взглянь сердечнымъ окомъ, на житейское Море. Взглянь на претыканіе, и паденіе пловущихъ и на вопль ихъ. Одинъвозгить диться хотълъ на капиталъ: какъ Ноева голубица на холмъ: и подъ старость сокрушился. Другой, на плотоугодіи, думалъ

создать домъ свой, и въ кончину лътъ постыдился. Иной, основался на качит Милости Исполинскія: и быль ему претыканіемъ. Ты думаешъ; но и ревнуешъ състь на камень плотскія юности, плотскаго безбользнія, и плотскихъ очей твоихъ; и се ожидаетъ тебе претыканіе, паденіе и сокрушеніе!

Оль. Брось людскія бѣшенства: а скажи, только, что значитъ пребываніе Сириновъ на морѣ? Зачѣмъ на водѣ?

Не. Затъмъ, что въ суетъ. Не хотятъ они въ гавань, и въ лоно Авраамле: на матерую и твердую землю, со Израилемъ: но съ Фарао-номъ.

Воть вамъ благолъпная фигура, и Преподобный Образъ Надежды и обманчивости! Гаванью, или Лономъ, образуется Упованіе: а моремъ и водою, лживость всякія плоти. Во Евангеліи, камень, и песокъ, есть то же. На ономъ мудрый: а на семъ домикъ себъ строитъ мужъ безпутный. Ковчегъ, и потопъ: не тоже ли? Вода и Елисеево желъзо: не то же ли? Сороколътняя пустыня, и Обътованная Земля: не то же ли? Что только преходитъ Парамль: все то море, вода, зыбкость: основаніе, и упованіе Юродивыхъ Мужей: какъ написано:

«Ръка текущая, основаніе ихъ.» Почіють ту Сирины.

«Возволнуются, и почити не возмогутъ. —

- Нъсть радоватися нечестнымъ».

Өлр. Ты уже и много насказаль: и завель въ любопытность. Такъ, скажи же мнё: для чего иные толкують: что Исаины Сирины, суть то пустынные птицы, а возгитадиваются въ пустомъ Вавилонт градт.

Не. О младенецъ съ бабінми твоими баснями! Ражжуй только зубомъ мужескимъ: сей часъ по Самсонову, найдешъ въ жесткомъ нѣжное: а въ пустомъ пищу. Пустынныя птицы: развѣ то не лже-пророки пустое поющіе? Пустый Вавилонъ: развѣ то не Сиренскій камень? Не все ли пустое: что суета? и не все ли то вода: что истинное? Послушай, вотъ птица!

«Ефремъ, яко голубь безумный, неимый сердца; учениковъ сихъ птицъ, называетъ Михей, дщерьми Сиринскими: и точно о Самаріи, кая такихъ птицъ довольно у себе имѣла; вопістъ: «Сотворитъ плачь, аки Змісвъ: и рыданіе аки дщерей Сиринскихъ.» Къ симъ то безумнымъ птицамъ, слѣдующій Божій отзывъ:

«Приступите ко мнъ, послушайте мене Погубльшін сердие: сущін далече отъправды.» О сихъ же, птицахъ нечистыхъ, Осіа поетъ вотъ что:

«Яко же птицы небесныя, свергу я... Горе имъ, яко отскочища отъ мене.» Учениковъ же ихъ, называетъ чадами водъ. ,,Яко Левъ возреветъ Господь: и ужаснутся чада водъ." Чада водъ и дщери Сиринскія: есть то же. У Псаін называются: отъятыми парящихъ птицъ птенцами. Сін жъ Сирины, называются зміями и гадами.

Сотворитъ плачъ, аки зміевъ...

Полижутъ персть, аки зміеве.

Послю, аки гады на землю. Зачемъ туда? Затъмъ, чтобъ вся дни живота своего, ку- шали грязь! Сіи то суть Агелы лютые; псы, злые дълатели, облака бездождныя, водныя, земныя, духа неимуще...

Олр. Полно! полно! поговори еще мит о добрыхъ птицахъ. Я уже и разумтю: что конечно не худо поетъ оная птица.

,,Гласъ горлицы слышанъ въ землъ нашей."

Нее. Нѣсколько тебъ благовѣствующихъ птицъ выпущу изъ Ковчега. Взглянь кіи суть: иже яко облацы летятъ? и яко голубы со нтенцы ко мнѣ? Какъ темна и тонка вода во облацѣхъ воздушныхъ: такъ вода глубока, совѣтъ въ сердцѣ мужей сихъ, и ихъ птенцовъ. И какъ голубпны очи вышше волнованія Сиренскихъ водъ: такъ сердце ихъ, вышше всея тлѣни подъялось. Взглянь еще на горній хоръ птицъ прозорливыхъ!

Подъяхъ васъ, яко на крилъхъ Орлихъ: и приведохъ васъ къ себъ.

Пдт же трупъ, тамо соберутся Орлы.

Не Орелъ ли то: «Ангелъ Господень вос-

хити Филиппа?» Не Орелъ ли то: «Не обрътеся Енохъ въ живыхъ?» Не Орелъ ли то: «Взятъ бысть Илія вихремъ?» Вотъ Орелъ паритъ: «Въмъ человъка, прошедшаго небеса.» Вотъ Орелъ: «Ятъ Аввакума Ангелъ Господень за верхъ его.» Вотъ Орелъ: «Вознесу тя Господи, яко подъялъ ми его.» Взглянь же на сего любезнаго Орла! «Видъхомъ Славу Его.» Куда-то они летять? Ахъ! превзойшли они трупъ и тлънь: устремили взоръ на того: «Вземлется отъ земли животъ его, Взятое великолъпіе Его превыше небесъ.» Ахъ! взглянь сюда... Не се ли оная благовъстница съ масличною вътьвою, изъ Ноева Ковчега, миръ намъ приносящая летить? И летя воть что кажется поеть: дерзайте! да не смущается сердце ваше потопомъ водъ Сиринскихъ! Я вижу холмъ незыблемый: верхи горъ изъ подъ потопныхъ волнъ выникающихъ: провижу весьма издалеча землю и гавань: втруйте въ Бога: тамъ почіемъ.

> Кто дастъ мнѣ крилѣ... Очи ваши узрятъ землю издалеча.

А мит любезна и горлица сія, летитъ выспры поющи: Воспою нынт возлюбленному птснь? О Фарра! Фарра! чувствуещъ ли вкусъво Пророчіихъ Музахъ? А иначе бъжи и приложися къ Галатамъ.

ӨАР. Вършшъ ли, что для мене пріятнъе пъніе Спренское.

Нее. Ей, друже, върю, что больше Елея имъетъ во умащении своемъ льстецъ: нежели въ наказании своемъ отецъ: и что ложная по-золотка, есть блистательнъе паче самаго злата: и что Продова плясавица, гораздо красивъе, нежели Захаріина Елисаветъ. Но помни притчу:

Не славна изба углами: Славна пирогами.

Не красна челобитна слогомъ: но Закономъ. "

Въ самомъ сладчайшемъ ядъ, внутренній вредъ уничтожаетъ сладость, предревняя есть притча сія:

Απλός ὁ μηθος τῆς άληθἐιας. У истины, простая рѣчъ.

Инако поютъ въ костелѣ: а инако на маскарадѣ. Слышанъ, кто ищетъ красныхъ словъ въ томъ: кого спрашиваютъ о дорогѣ: и кто лакируетъ чистое золото. На что Пророчіимъ пѣснямъ блядословіе? Пусть покрывается имъ Сиринская лжа. А то, что они поютъ въ фигурахъ: фигуры суть мѣшечки на золото: и шелуха для зерна Божія. Сіе то есть иносказаніе, и истинная оная Полоть; сирѣчъ: твореніе, положить въ плотскую пустошъ злато Божіе, и сдѣлать духомъ изъ плоти; авось либо кто догадливъ найдетъ въ коробочкѣ прекрасное Отроча Еврейское, взятаго выше водъ Сиренскихъ человѣка. «Творяй Ангелы своя духи (духами).» Вотъ истинные піиты: сирѣчь творцы и Пророки: и сихъ то писанія, любилъ читать возлюбленный Давидъ:

Въ твореніихъ руку твоею поучихся.

Өлр. Однако, мит пріятны и ковчеговы птички. Мудрененько поютъ. Выпусти еще хоть одну.

Ми. Я тебѣ выпущу: обратись сюда Фарра! Возведи Очеса. «Яко ластовица» тако возопія: И яко Голубь тако поучуся.

Өлр. Кой вздоръ? Громкія ластовыцы, въ коихъ странахъ родятся? А у насъ они ниже, что сверчки. Голубь глупъе курицы, какъ можетъ любомудрствовать? Видишъ ли, коль стропотныя музы Пророческія? Вотъ какихъ птицъ насобраль въ свой ковчегъ Ной! А мои Спрены нъжно, сладко, ясно, громко, и самыми преславными модными словушками воспъваютъ. Самыя морскія волны, кажется, что отъ ихъ пънія поднимаются и пляшуть: будто отъ Орфеевой арвы; и нътъ толь глупаго скота и звъря: даже и самаго нечувственнаго пня и холма, чтобъ ихъ не разумълъ: чтобъ не скакалъ, и съ воскликновеніемъ не восплескалъ въ длани: и недивно, что вселенную влекутъ за собою!

Ми. Не бойся Фарра. Израиль видитъ Двое. Асіе то есть жезлъ, и власть Ему: здълать

изъ яда ядь, изъ смерти жизнь, изъ обуялости вкусъ, а изъ стропотнаго гладкое. И ничесо же Его вредитъ! Онъ сеетъ камень; преходитъ море; вземлетъ змія, и пьетъ мерру въ сладость. Его желудокъ, все варитъ въ пользу: а зубы все стираютъ: и вся поспѣшествуетъ во благое. Слушай Израиль! Раскуси ему Езекіину мысль. Испій стропотну сію рѣчь такъ: какъ написано о тебъ:

Отъ потока на пути піетъ...

О Параилю! преходь потокъ: исходь на второе: cie есть твое.

Из. Господь даде мнѣ языкъ... Ластовица и голубь значитъ Израиля. Взглянь Өарра на стѣну, и скажи: что ли видишъ? Взглянь сюда.

Олр. Вижу картинку гдѣ написана птичка, поднявшаясь изъ морскаго брега, и летящая на другой невидный брегъ.

Из. Сія есть Пзраильская картина, нареченна Символь. Ластовица убъгая зимы, летить чрезь море отъ съвернаго брега на южный: и летя вопіеть: «Нъсть мнъ мпра здъ.» Въ сей то Символь ударяеть Езекінна сердца лукъ сей: Яко ластовица тако возопію. «Израиль вездъ видить Двое. Ластовицу осязаеть; а чрезъ нея, будто чрезъ примъту, ведущую къ мъти, провидить духомъ, чистое, свътлое и божественное сердце: возлътающее выше непостоянныхъ водъ, къ матерой и теплой тверди. Сіе

то есть: стоять на стражь со Аввакумомъ, возводить очи и быть обсерваторомъ на Сіонь. Необрыванный же сердцемъ видить однь примыты безъ мыты. Взглянь Фарра и на сей Символь! Видишъ окрылатывшую дыву, простершую руки и крила и, хотящую летыть чрезъ пучину морскую, къ выникающимъ издалеча холмамъ. А любезный ея, надъ холмами изъ облака взаимно къ ней летить уже: простирая къ объятію руки своя. Здысь видишъ и плавающій Ковчегъ. Сія есть чистая Жена, о коей написано:

Да нибыша Жент два крила Орла великаго. Блаженныя сея жены, потопомъ изрыганій своихъ, не могъ потопить Змій седмиглавный. Она то вопіетъ: «Кто дастъ мнт крилъ...» Вотъ тебт ластовица! Яко ластовица, тако возопію... Не въ силт велицтй, ни въ кртпости гласъ Ея; но въ дуст моемъ глаголетъ Господь Вседержитель:

,,Радуйся зъло дщи Сіоня: проповъдуй дщи Іерусалимля.» Не ластовица ли Павелъ: проповъдущій не въ мудрости слова, и мірскаго витыйства, и Сиренскаго льстисловія: но въ наученіи, и силъ Духа Святаго? А когда ластовица кричитъ: что для нея Съверный брегъ опасенъ, и что узнала она, надежный южный брегъ: такъ не Двое ли она видитъ? и не то же ли намъ благовъстить: «Въмъ Человъка:

о семъ похвалюся?» Не то же ли что Давидъ: «И полещу и почію?» Не то же ли что Ангель: «Се благов вствую вамъ радость велію...?» Нъсть здъ: «Тамо Его узрите.» Нъсть мнъ мира здъ. Самъ Езекіа, сказавъ: Яко ластовица и протчія: всплошъ придаетъ сіе: «Исчезость очи мои.» Сиръчь: престаль я то видъть: что прежде видель. Я видель одну воду: одну плоть и кровь, и одну пустошъ, и суету: и сіе есть одно, и есть ничто же: почему я и слъпъ быль: видъвшій то, что ничто же, и одна точію тінь есть. Ныні же глупое око мое исчезло и преобразилося во Око Въры, видящія въ тълишкъ моемъ обонъ-полъ непостоянныя плоти и крови, Твердь и высоту Господа моего; Духа Божія; содержащаго своею горстію прахъ мой: и сіе есть второе и надежное: вторый Человъкъ Господь мой:

Иже избави мя, и отъ ябользнь души моея. «Отсель всъ воскресшіи возблагословять тя» и — я ожившій,

Яко ластовица, тако возопію, И яко Павелъ, тако поучуся.

«Отъ днесь бо дёти сотворю: яко возвёстять правду твою.» Отнынё ни единаго вёмы по плоти. Аще же и разумёхомъ по плоти Христа; но нынё ктому не разумёемъ.»

Посмотри же Өарра и на другой Символъ,

въ центръ коего ударяетъ: сіяжъ Езекіина ръчь. Взглянь сюда!

О АР. Вижу. На самомъ верхъ камня, въ срединъ моря стоящаго, стоитъ кая-то птичка. Камень схожъ на Сиренскій.

Изр. Какъ ему быть Спренскимъ, когда гласъ Символовъ есть таковъ:

«In constantia quiesco.

### Спрѣчь:

На незыблемости почиваю?

Кая върность на Сиренскомъ, волнами покрываемомъ каменъ? Сей есть каменный Холмъ Въчнаго, выникшій изъ-подъ вселенскаго потопа: на коемъ упокоился Ноевъ голубь. Съ такимъ благовъстіемъ.

> Inveni portum jesum. Caro, Munde valete. Sat me iactastis. Nunc mihi certa quies. Спръчь:

Прощай Стихійной потопъ! Я почію на холмахъ Въчнаго: Обрътши вътву Блаженства.

Вотъ тебѣ Ноевъ Голубь! послушай гласа Его:

> Лъта въчная помянухъ, и поучихся. Постави на камени нози мои. На камень вознеслъ мя еси! Господь утверждение мое и Камень мой.

Вотъ еще голубь! Со усердіемъ гоню: къ намъренному теку. — Аще како достигну во

воскресеніе мертвыхъ, «Разум хомъ по плоти Христа; но нынѣ ктому не разумѣемъ.» Пожалуй посмотри мнт и на сына Іонина; сиръчь Голубинина. «Блаженъ еси Симоне, Сыне Іонинъ. Яко плоть и кровь не яви тебъ (мене): но Отецъ мой, иже на небесъхъ... Ты еси Камень (Кифа) и на семъ Каменъ утвержу всю Церковь мою... Слыхаль ли ты о Даніпловомъ Каменъ? Се онъ есть. Слышалъ ли ты замокъ Апокалиптичный? Се онъ есть. Слышалъ ли Рай? Вотъ онъ тебъ! Слыхаль ли о землъ дивной, что отъ воды, и посредъ воды? Вотъ же тебъ обътованная Земля! Вспомни Евангельскій Маргаритъ. Вспомни обратенную драхиу. Вспомни свобожденіе, исцъленіе, воскресеніе и проч. и пр. и пр. Все сіе и всъ пророческія музы, какъ праволучныя стрълы Молнінны, въ сей Святый и Единъ Камень ударяя путеводствуютъ. Видишъ, Оарра: въ кую гавань доплыла ръчь Езекінна? Не дерзай же хулить птицъ Ноевыхъ. Онъ поютъ тихо; но гласъ тонокъ ихъ, остръ и высокъ. А сирены, какъ лебеди, возносятъ громко крикъ; но по пословинъ:

"Высоко полетъла: да недалеко съла.

Олр. Право я влюбился въ ваши птички. Ковчегъ вашъ подобенъ Троянскому коню. Выпустите мит еще хоть одну. Люблю, что поютъ Двое. Одно во уши: другое въ разумъ:

накъ написано: «Двое сія слышахъ.» Теперь вижу, что не пустая древняя оная притча: «Глупъ, кто двое нащитать не умѣетъ.» Видѣть кошелекъ: не знать, что въ кошелькъ: сіе есть видящи невидѣть. Видно, нужно вездѣ видѣть Двое: видѣть болванъ: не знать, что въ болванъ: есть не знать себе. Сирени поютъ воду: а ваши птицы воду и гавань. Вода есть кошелекъ: а гавань, есть Имперіалъ. Тѣло есть вода и кожа, въ которую одѣтъ истиный нашъ Адамъ.!

Дан. О Фарра! началъ ты издавать Благоуханіе.

,,Сотъ искапаютъ устнъ твои, Невъсто!"

Вотъ сей - то Сотъ, закупоритъ тебѣ уши противу Сиренъ.

Өмр. Выпусти, Даніилъ, еще хоть одну мит райскую птину.

Дан. Изволь! Еще ты такой не видалъ. Ловиес!

,, Еродій на Небеси позна время Свое. " Өлр. Дичину ты выпустиль. Я и имя ее въ

первое слышу. Скажи миъ: кой сей родъ есть птицы Еродій.

Дан. У древнихъ Славянъ, она Еродій: у Еллиновъ Пеларгосъ: у Римлянъ Киконіа: у Поляковъ, Боцянъ: у Малороссіянъ, Гайстеръ: схожа на журавля. (а) Еродій, значитъ Бого-

<sup>(</sup>a)  $E_{\mathcal{SOS}}$ , значить желаніе: Римски Купидонь:  $Z_{\mathcal{EOS}}$ , Jupiter, или Дій. Отсюду слово, Еродій, то же, что Филовей.

любный: есть слово Еллинское. Но что въ томъ нужды? Брось тёнь: спёши ко истинё. Оставь физическія сказки беззубымъ младенцамъ. Все то бабіе, и баснь и пустошъ: что не ведетъ къ гавани. Сёки скорте всю плоть поизраильски. Сержусь, что медлишъ на скорлупъ. Сокрушай и выдырай зерно силы Божія. Еродій знаменуетъ въру во Христа: а яснте сказать: Израильское Око: видящее Двое: вотъ тебъ Гайстеръ! будь здоровъ съ нимъ! Съ небесе Крастель....

Өлр. Конечножъ есть причина, для чего взятъ онъ во образъ сей.

Дан. Конечно троякая вина сему есть: 1-я, что гнъздится на киркахъ; 2-я: что снъдаетъ змій; 3-я: что въ старости родителей кормитъ, хранитъ и носитъ. Кирка значитъ дворъ Божій.

Коль возлюбленна селенія твоя... Птица обръте себъ храмину...

«Тамо птицы возгнъзд. Еродіево жилище предводительствуетъ.» Еродій всегда на вышнихъ мъстахъ, на шпицахъ и на куполахъ гнъздится: Будто предводитель протчіимъ птицамъ.

,,Блаженни живущій въ дому твоемъ. "

Воть тебѣ Еродій! Едино просихь оть Гос пода, и проч. Воть Еродій! Обрѣте его Іисусь въ Церкви. А сіи тебѣ, развѣ не пред-

водительствующіе суть Еродіи? Взыдоша на горницу: идъже бяху. —

,,Пребывающе, Петръ же и Іаковъ, и Іоаннъ, и протчіе единодушно вкупъ. И бысть внезапу съ небесе шумъ... И исполнишася вси Духа Свята, и начаша глаголати иными языки."

Вотъ что въ сей птицѣ великое! Позна время свое. Видно, что она познала Двое: время, и время. О кто сей прекрасный Еродій есть! Послушай его: «Се зима прейде: дождь! (потопъ) отъиде себѣ: цвѣти явишася на землѣ и проч. Видишъ ли? Что значитъ? и куда летятъ Ноевы птицы? Ко Авраамлю заливу: и къгавани оной: «Господь пасетъ мя...» На вотътебѣ стадо и безтолковыхъ Гайстровъ!

Лице небесе умъете разсуждати. Горе вамъ смъющимся нынъ!

Өлр. А почему ты ихъ назвалъ безтолковыми? Вить ихъ за прогностики Христосъ не осуждаетъ?

Дан. Они чрезъ солнце, разумъютъ разумно непогоды; но не прозорливы узръть второе время: сиръчь, царствіе Божіе. Надобно знать съ Даніиломъ время одно, и время второе. Изъ сихъ полу-временъ, все составлено:

> "И бысть вечеръ, и бысть утро: день единъ."

Одно время есть плакать: а второе время

смѣяться. Кто одно знаетъ; а не двое: тотъ одно — бѣду знаетъ. Вотъ еще бѣдные Гайстеры:

Взалчутъ на вечеръ...

Возволнуются, и почити не возмо-

О безумно возгнъздившихся сихъ Гайстерахъ можно сказать:

Ихъ твердь одна вода:

Въ срединѣ ихъ, бѣда.

Смъться нынъ и веселиться здъ, значитъ: невидать ничево, кромъ тьмы и стихійныя стрны.

,,Горе вамъ смъющимся нынъ!"

И когда Петръ сказалъ: «Добро намъ здъ быти», тогда вдругъ обличенъ: «Не въдый, еже глаголаше.» Онъ раздълилъ Моисея отъ Иліи, Илію отъ Христа; не познавъ еще истиннаго человъка, кромъ человъчія плоти, или стъни. А когда проснулся: тогда сдълался мудрымъ Еродіемъ и, познавъ двое: позналъ истиннаго, сверхъ человъчія съни человъка, который есть Единъ во всъхъ и всегда:

Убуждшеся видѣша славу Его, Обрѣтеся Інсусъ Единъ. Иже есть всяческая во всемъ.

Простый Еродій на одномъ небеси, видитъ двойное время: стужу и теплоту, зиму и весну, покой и досаду; а тайный Еродій, си-

ръчь: Израиль, сверхъ стихіи, и сверхъ самаго тонкаго воздуха, видитъ тончайшее второе естество: и тамо сей Еродій гнъздится. «Что мнъ есть на небеси?» И отъ тебе, что восхотъхъ на землъ? Сіе второе естество, аще въ стихіахъ? Или кромъ стихій? Богъ въсть! Однакъ Израиль позналъ оное.

Омр. О Даніилъ! Ей! понравились мит твои Гайстеры. Выпусти еще хоть одного.

Дан. Развѣ и тебѣ хочется быть Гайстеромъ?

Өмр. Вельми хочется; но да не безтолковымъ же.

Дан. II мудрый часто претыкается. «Толико время съ вами есмь: и не позналъ еси мене, Филиппе:»

Не можети нынъ по мнъ ити.

Отвержешися мене трпщи.

Дай Богъ! Чтобы ты былъ въ ликъ сихъ Гайстеровъ: «Сей есть животъ въчный, да знаютъ тебе, единаго, истиннаго Бога. И Его же послалъ еси Іпсуса Христа.

Вотъ предводитель и цари ихъ! Послушай Его. «Духъ Господень на мнѣ, его же ради помаза мя, благовъстити нищимъ; посла мя, исцълити сокрушенныя сердцемъ. Нарещи лѣто Господне пріятно, и день воздаянія.» Исаія, 6. 1. 2. Вотъ и сей не послъдній! Се нынъ время благопріятно! Се нынъ день спасенія.

Вотъ, коль нужно слово сіє:  $\Gamma \gamma \tilde{\omega} \theta$  ві Кагрду Nosce tempus: познай время!

«Еродій позна время свое: Горлица и Ластовица...» О Еродієво жилище! Блаженно еси! Не то ли оно? По землѣ ходяще, обращеніе имамы на небесѣхъ. Праведныхъ душы въ руцѣ Божіей...

Боже сердца моего! Душа моя въ руку твоею.

Подъ сънь Его возжелахъ и съдохъ...

Авраамъ радъ бы былъ, дабы видълъ день мой: и видъ и возрадовася. Іоан. 8. 56. Онъ- ма же отверзостъся очи, и познаста Его: и той не видимъ бысть има. Да избавитъ же тебе Господь отъ тъхъ юродовъ! «Еродія позна время свое: горлица и ластовица». Людіе же мои сій непознаща судебъ Господнихъ. «Возлюбища паче славу человъческую, неже славу Божію.»

«Ослъпи очи ихъ: да не видять, ни разумъють», вопіеть Исаіа, увидъвъ славу Христа Господня. А они хвалятся: «Да ямы и піемъ! Утръ бо умремъ.» Умирайте! умирайте! яко нъсть ваше разумъти двое. Видите о нощные враны, одинъ только днешній вечеръ: одну только воду со Сиренами. Сія-то мрачная слава ослъпила, вамъ очи: да невидите утреннія оныя славы:

,,Востани слава моя! Востану рано." Для чего вы, о звъри дубравные! въ ложахъ своихъ легли: не дождавъ блаженнаго онаго второго дня.

Во утріи же видѣ Іоаннъ Іисуса, грядуща къ себѣ, и глагола: Се Агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра! Сей есть: о немъ же азърѣхъ: Іоан. 1, 29, 30. Вы есте тма міру: и волки не отъ числа оныхъ: Веніаминъ волкъ хищникъ, рано ястъ еще... но въ вечеръ глотающіе все, безъ останка на утро: да останки нечестивыхъ потребятся.

Олр. Я вовся не разумью, что значить остановъ...

Длн. О дряхльий и косный Клеопо! Останокъ есть то же, что барышъ, ростъ, приложение, прилагаемое прекраснымъ Іосифомъ, въ пустое вретище Веніаминово. И сего ли не разумѣешъ? Не приложатся жъ тебѣ лѣта живота.

Өлр. 0! нынт разумтю: и приложатся мнт, яко Езекіи.

Дан. Остановъ есть лѣто Господне пріятное (Iubilaeus Annus), день воздаянія, весна вѣчности, таящіяся подъ нашимъ сокрушеніемъ, будто злато въ сумахъ Веніаминовыхъ, и воздающія Израилеви, вмѣсто мѣди злато, вмѣсто желѣза сребро, вмѣсто дровъ мѣдь, вмѣсто каменія желѣзо, вмѣсто песочнаго фундамена адамантъ, сапфиръ и анфраксъ... Чолъ ли ты во притчахъ:

«Исцъленіе плотемъ и приложеніе костемъ?» Плоть бренная твоя, есть то здёшній міръ, и днешніи вечеръ, и песочный грунтъ, и море Спренское, и камни претыканія. Но тамъ же, за твоею плотію, до твоей же плоти, совокупилась гавань и лоно Авраамле, земля посредъ воды, словомъ Божіимъ держима; если ты не нощный, но излетъвшій изъ ковчега вранъ; если ты ластовица, или голубица, зунавшая себе: сиръчь видящая, двое: миръ, и міръ: тъло, и тъло: человъка и человъка: двое въ одномъ и одно въ двоихъ не раздъльно й не слитно же... Будьто яблонь, и тънь ея, древо живое, и древо мертвое: лукавое и доброе: лжа и истина; грѣхъ и разрѣшеніе, кратко сказать: все что осязаешъ въ наружности твоей: аще въруещи: все тое имъешъ во славъ и въ тайности истое, твоею жъ виъшностію свид'єтельствуемое: душевнымъ т'єломъ духовное. Въ сей-то центръ ударяеть лучь сердца наперсникова: «Всякъ духъ, иже исповъдуетъ Іисуса Христа, во плоти пришедша отъ Бога есть.» Въмы же, яко егда явится, подобни ему будемъ: ибо узримъ его, яко же есть. И всякъ имъяй надежду сію на Него: очищаетъ себе, яко же Онъ чистъ есть. Вотъ тебъ останокъ! Вотъ приложение костемъ твоимъ! Все тебе оставитъ; а сей останокъ никогла.

Вся преходять: любы николи же отпадаеть. 1. Кор. 13. 8.

Господа силъ, того освятите...

Нынт разумтеши ли надежду твою, и лжу сиренскую? Вотъ тебт, вмтст о тристольтныя, втиная память и юность: будь здоровь!

Въ память въчную будеть праведникъ.

Отъ шума Сиренскихъ водъ не убоится! Сей есть животъ въчный!

Нынъ обновится яко орляя юность твоя. Но не тъхъ орловъ: что паки старъютъ и умираютъ: но оныхъ, кои въ познаніи самаго себе, вельми высоко вознеслися: вышше всъхъ стихій: и вышше самаго здъшняго солнца (яко и оно есть суета же и ветошъ) ко оному пресвътлъйшему моему солнушку.

,,Тый же тойжде еси: и лѣта твоя не оскудъютъ. Одъяйся свътомъ (солнечнымъ) яко ризою: глаголяй къ намъ сія:

«Подъяхъ васъ, яко на крилъхъ орлихъ, и приведохъ васъ къ себъ. И видъхомъ въ трупъ нашемъ славу Его: во львъ семъ, сотъ въчности Его: во тьмъ сей, свътъ не вечерній Его: въ водъ сей нашей твердь гавани Его. Трупъ есть всякъ бренный человъкъ: и книга есть человъкъ и трупъ. Найшовъ въ нашемъ свътъ и сотъ: находимъ послъ того сію-жъ пищу и въ Библіи да исполнится сіе:

,, Пдъ же трупъ: тамо соберутся орлы. Высоку сей трупъ объщаетъ трапезу: высоко и мы возлетъли! Гдъ царствуетъ въчная сладость, и въчная юность!

## БРАТА ГОСПОДНЯ

#### въ новую страну, въ предълы въчности, тамъ испытаемъ:

Легко ли быть блаженнымъ?

Өлр. Тфу!... Оправдилась притча: на конт твздя, коня ищетъ. Я думалъ, что велми трудно, быть блаженнымъ... По землъ, по морю, по горнихъ и преисподнихъ, шатался за счастіемъ. А оно у мене за пазухою... Дома... Древняя притча.

«Ita fugias, ut ne praeter casam».

Отъ лиха убъгай: да хаты не минай.

Не. О Фарра! не только дома, но въ сердцъ твоемъ и въ душъ твоей царствіе Божіе, и глаголъ Его. Сей есть камень: а протчее все, тлънь, ложь, лужа...

,,Вся преходятъ....

Но кто тебѣ насѣялъ лукавое сѣмя сіе: будто трудно быть блаженнымъ? Не враги ли Сирены?

О глаголъ потопный! И языкъ льстивый!

Омр. Ей! ей! они. Отъ ихъ-то гортани гласъ сей:

Χαλεπά τὰ Καλά.

Τὸ Κάλλος Χαλεπόν έςι.

Трудна доброта...

HE. О да прильпнетъ языкъ ихъ, къ гортани ихъ!

,,Нфмы да будутъ устиф льстивыя!"

Изблюй онаго духа джи вонъ, а положи въ сердцъ сей многоцънный во основание камень:

Χαλεπα τα κακα!

Трудно быть злобнымъ!

Что можеть обезкуражить, и потопить сладко теплый огнь Параклитовь, если не оное
змінное сиренское изверженіе? Отсюду-то въ
душт мразь и скрежеть, косность и уныніе
во обрттеніи парствія Божія: отсюду ни тепль
еси, ни хладень: имамь тя изблевати.. О
гряди Госполи Іпсусе! Ей! гряду скоро:
аминь... Нынт не обинуяся сказую: се Господь мой пришель! Се солнце возсіяло! и новая весна! Да расточатся и ижденутся со изверженіємь своимь души нечестивыхь, отъ
предтловь весны втиныя! Не входить туда
неправда. Намь же даны ключи:

«Χαλεπα τα κακα.

Не тмами ли темъ тяжелѣе слова: беззаконніе? Что же ли есть легчае любви Божія? ,,Крила ея, крила огня».

Напиши красками на ногт в адамантовомъ слова сіп: «Сродное, нужное. Литвое есть то же. Что есть нужнье царствія Божія? Въ запутанныхъ думахъ, и въ затибиныхъ рбчахъ, ги 53дится лжа и притворъ; а въ трудныхъ дълахъ. волворяется обманъ и суета. Но латвость въ нужности, а нужность въ сродности; сродность же обитаетъ въ царствіи Божіи. Что нужнъе для душевнаго человъка, какъ дыханіе? II се везд' туне воздухъ. Что потребн'ве для духовнаго какъ Богъ? И се вся исполняетъ! Аще же что кому не удобное: напиши что ненадобное. О глубина премудрыя благости! Сотворшія нужное нетруднымъ, а трудное ненужнымъ. Тако мой Господь сказа мнъ: духъ сладкій, духъ мирный, духъ пророческій: и не печативю словесь: да оправдится премудрость Его отъ чадъ Его!

Пз. О Нееманъ! Нееманъ! Дышешъ духомъ Параклитовымъ: съ высоты силою Его облеченный. И кто имбетъ духа Утбшителя, если не чистое сердце, отъ мрака гръховнаго возванное, аки въ солнцъ солнушко, зъница Его, во вкусъ и прозорливость сіяющее? Сей есть живый Силоамъ, й родная Софіа, видяща двое, и глаголяющая странное.

Не. Тъмъ же, о Пзраилю, идуще новымъ Святаго Духа путемъ: ищите и обрящете. Се вся полезная, суть возможна: и возможная по-лезна.

Олр. Мит бы хоттлось онымъ папою: и сочетать въ одной ипостаси первосвященство и царство.

Мих. О славолюбный Озія! Куда тебе духъ воскриляеть? Но притомъ приснопамятно будь сіе:

"Кто яко Богъ?»

Фар. Развѣ же Богъ не хощетъ, чтобъ мы были Богомъ.

Мих. О Фарра! что радостные Святому Духу, какъ тое, чтобъ намъ всёмъ стать Богомъ?

ΘΑΡ. О Михаилъ! Се ты странное воспълъ! Мих. Если оно Святому Духу пріятное, тогда воистинну странное и преславное. Онъ единъ есть, любопытная оселка, показующая чистое злато, нареченое римски, Index. II въ сію-то мѣть ударяетъ сіе Павлово слово: «Δοχιμαςετε παντα τὸ καλόν κατέχετε. Вся испытайте: добрая держите 1. Сол. 5. 21. Аще же гнушается оный голубь: тогда оно бываетъ мірское, модное: и въ такомъ смыслѣ общее, въ какомъ разумѣетъ Петръ Святый, глаголя сіе:

,,Господи, николи же ядохъ скверно." Скверно: въ римскомъ же лежитъ, сотmune, едлински, хочоо: разумъй соепит: сиръчь блато, грязь, мерзское, мірское.. Ө<sub>АР</sub>. Вить же славы искать Духъ Святый не запрещаетъ?

Миханаъ.

Слава въ студъ ихъ....

Видишь, что студная слава запрещается. За добрую же славу лучше желаетъ Павелъ умръть, нежели ее испразднить. Оная слава есть тънь: а сія финиксъ. Оную хватаютъ псы на водъ Сиренской: сію же пріемлють чада Божія, во Авраамлей гавани. Суетна слава, тщетная прибыль, сласть ядовита: се три суть адскія горячки, и ехиднины дщери, нечестивому сердиу во опаленіе. Но сущая слава, истинная прибыль, сласть не притворна: се сіи суть Духа Святаго, невъсты: во объятіяхъ своихъ, чистую душу услаждающія.

Өлр. Угадалъ ли я, что по правилу Израильскому пустая слава есть труднъе истинныя?

Мих. Тфу! какъ же не труднѣе псу схватить тѣнь, нежели истинный кусъ. Вотъ предътобою яблонь! Схвати мнѣ, и подай тѣнь. Но самое тѣло ея вдругъ обнять можешъ.

ӨлР. Не только, но и плодъ сорву! Се́ тебъ съ нея прекрасное яблоко! Благовонное! Дарую тебъ, Въ немъ обрящешъ столько яблочныхъ вертоградовъ, сколько во всей вселеннъй коперниканскихъ міровъ. Вотъ тебъ отъ мене награда. «За твое доброе слово.»

Мих. Если бы ты мнт всю вселенну дарилъ по

плоти, я бы отказался и малыя сторонки моея матери Малороссіи, и одной ея горы не взялъ бы. Гав мив ее аввать? Твлишко мое, есть маленькая кучка, но и та мит скучна. Что есть плоть, если не гора? Что гора, если не торесть? «Кто яко Богъ?» Что сладчае и легчае и виъстите, какъ Духъ? Сердце мое вкушаетъ Его безъ грусти, пьетъ безъ омерзенія, вмъщаетъ безъ труда, носитъ безъ досады. Душа моя въ духа: а духъ въ сердце мое преобразился. Боже сердца моего! О часть моя всесладчайшая! Ты единъ мнъ явилъ двое, сънь и безвъстную тайну. Ты еси тайна моя, вся же плоть, есть стнь и закровъ твой. Всяка плоть есть риза твоя, стно и пепель: Ты же оиміамъ, стакти и касіа, пречистый, нетлівнный, въчный. Все Тебъ подобно: и Ты всему; но ничто же есть Тобою: и Ты ничемъ же кромъ Тебе. Ничто же, яко же Ты.

"Кто яко Богъ?»

О Фарра! что плачеши? Чего ищенть въпаствъ? Духа, или плоти? Духъ сего Христа Божія, вдругъ какъ молнію, пріять можешъ. Но престолы, палаты, колесницы, сребро и злато... Все сіе есть плоть, гора, трудъ и горесть. Не прикасайся сему. Восходящее, высокое въ немъ, и божественное. — Оное да будетъ твое. Сіе-то есть истинное единство, и тождество, и легость и нужность....

Хощешъ ли быть Павломъ Оивейскимъ? Антоніемъ Египетскимъ? или Саввою освященнымъ?... Стяжи себѣ мужей оныхъ сердце... Въ то время, вдругъ, какъ молніа, преобразишся во всѣхъ ихъ. Бѣгай молвы: объемли уединеніе: люби нищету: цѣлуй цѣломудренность: дружись со терпѣливостію: водворися со смиреніемъ: ревнуй по Господѣ Вседержителѣ. Вотъ тебѣ лучи божественнаго сердца ихъ! Сіе иго, велми благо, и легко есть....

Χαλεπα τα κακα.

Омр. А Елисей? Не проситъ ли епанчи отъ Иліи?

Мих. Епанча оная нѣсть мертвыхъ; но живущихъ во предѣлахъ вѣчности. Въ ней все новое вмѣсто ветоши. Чолъ ли ты у Исаіи, одежду веселія? Вотъ она:

,,Подъ сънію руки мося покрыю тя. "

Не Елисей ли просить? «Да будеть Духь, иже въ тебъ, сугубъ во мнъ.» Какъ же даль бы онъ просящему вмъсто хлъба камень? Сей есть духъ въры: духъ сугубъ: духъ открывающій двое: духъ, раздъляющій Іорданскія струи: духъ, богоявляющій сверхъ Сиренскихъ водъ плавающее и выникшее желъзо. Оно-то есть изъ-подъ-потопный холмъ. Обитель върныя, голубицы. Гавань, лоно и кифа Авраамля. Спасеніе отъ потопа. «Да возрадуется душа

11

моя во Господъ. Облече бо мя въ ризу спасенія...»

Вотъ тебъ одежда и надежда! Носи здо-ровъ! Она есть, духъ сугубъ: видящій двое....

Өлр. Велми благодарю тебѣ за сію ризу. А безъ нея, чемъ бы я былъ въ буркѣ? Вотъ чемъ! Лицемѣръ: лже Илія, пророчій идолъ. Что же? Ковчегъ преисполненъ есть всякія животины. Хотѣлось бы мнѣ быть, хорошенькою въ немъ, коею-то птицею. Какъ думаешъ?

Мих. Ковчегъ, есть онъ церковь Израилская, люби ее, и молись. Аще добра просиши: пріимеши. Проси во имя Христово: все вдругъ получишъ: не забывай никогда сего.

Χαλεπα τα κακα.

Из. Слушай Фарра! не желаешъ ли быть кабаномъ?

Өлр. Пропадай онъ! Я и велблюдомъ быть не хочу. Еленемъ быть я бы хотълъ, а лучше птицею.

Чиста птица голубица, таковъ духъ имъетъ,

Буде мёсто где нечисто, тамо не почість.

Развъ травы и дубравы: и сънь есть отъ зноя

Тамъ пріятно, и прохладно мѣсто ей покоя. Такъ и Духъ Святый не почиваетъ: развѣ въ чистомъ сердцѣ, при водѣ тихой и прозрачнъй, живой и тайнъй. «Вода глубока совътъ въ сердиъ мужа...» О мире нашъ! Мужу и лоно! Христе Іисусе! Явися людемъ твоимъ въ водахъ Сиренскихъ обуреваемымъ. Но растолкуй мнъ, о Израилю: кое-то есть сердие и духъ, преображающій естество наше во вепровъ?

Из. Песъ, хватаетъ тънь: а сердце, земная мудрствующее, есть вепръ. Не мыслить горняя, развъ точію о брашнъ и чревъ сердце хамское любомудрствуетъ. Если имъешъ Израилское око: оглянься на предълы Гергесенскія. Вотъ тебъ великое стадо свиное! Провидишъ ли, что минуя брегъ, если не Господь мой? Сами просять, да, прейдеть прочь отъ предълъ ихъ. Блато и воду Сиренскую возлюбили паче славы Божія. Грязь любить, есть то быть вепромъ. Гоняться за нею, есть то быть псомъ. Вкушать ея, есть то быть зміемъ. Хвалить ее, есть то воспевать лестныя Сиренскія пъсеньки. Любомудрствовать о ней, есть то мучиться легіономъ бъсовъ. Не земля ли раждаетъ и звъры, и гады, и скоты, и мухи? Такъ-то и сердце земное, преображаетъ насъ въ разные нечистые звъры, скоты и птицы. Созданьемъ же Божіимъ творитъ чистое сердце: вышше всей тати возлеттвшее. Сердце златожаждное, любящее мудрствовать объ однихъ кошелькахъ, мъшкахъ и чемоданахъ, есть сущій велблюдь, любящій пить мутную воду, и за выоками не могущій пролъзти, сквозь тъсную дверь, въ предълы въчности. Сердце есть корень, и существо. Всякъ есть темъ, чіе есть сердце въ немъ. Волчее сердце, есть родный волкъ, хотя лице и не волчіе. Если перешла въ сталь магнитная сила, тогда сталь точнымъ магнитомъ стала. Но рута рутой перестала быть, какъ только съ нея спиртъ и силу вывесть. Сіе есть сердце и существо травы.... Но храмъ Божій всегда есть вмъстилищемъ святынъ, хотя видъ имъетъ домовъ простыхъ. Женская плоть не мъшаетъ быть мужемъ, мужескому сердцу. Сердце востекающее съ Давидомъ на горняя, оставляющее велблюдомъ и сиренамъ со чадами ихъ, мутныя и морскія воды; жаждущее, Давидовскія, утолившія Самарянкъ жажду, оныя воды:

Кто мя напонтъ водою...?

Господи, даждь ми сію воду...

Таково сердце, не олень ли есть? Даромъ что роговъ не имъетъ. Роги и кожа оленья; есть плоть и тънь. Надънь кожу его съ рогами, безъ сердца его, и будешъ чучела его. Смъшна пустошъ: не только

Χαλεπα τα κακα.

Сердце, трудолюбствующее съ мужемъ Рувинымъ Воозомъ на гумнъ библейскомъ, очищающее отъ половы въчное зерно Святаго

духа: на хлъбъ сердце Израилское укръпляющій: скажи, не воль ли есть млатящій? Въ любезной моей Унгаріи волами молотятъ. И что-жъ воспящаетъ Лукъ быть воломъ? Не думай, будьто до плотскихъ воловъ, сія истина касается: «волу молотящу, да не заградиши устъ». Сердце воцарившееся надъ звърскими бъщенствами, и надъ волею своею, растерзающее всякую власть и славу востающую на Бога: дерзающее въ нищетъ, въ гоненіяхъ, въ бользняхъ, во смерти: не сей ли есть Скименъ львовъ Іуда отъ тёхъ? «Ярятся аки львове». Бъгаетъ нечестивый никому же гонящу: праведникъ же дерзаетъ аки левъ. Что-жъ мъшаетъ Марку быть львомъ? Къ такимъ-то богосердечнымъ скимнамъ, аки левъ, тако возреветъ Господь: «востани! и измлати ихъ дщи Сіоня. Яко роги твоя положу (осную) жельзни и пазнокти твоя ноложу мѣдяны: и истончиши люди... Вотъ ревъ львинаго щенка, отъ тридневнаго сна воскрешающій! Какъ написано: «возлегъ почи! Кто воздвигнетъ его?» Сердце выспръ сверкающее, какъ молнія: постигающее и низвергающее, всякія пернатыя мечты и замысловатыя стихійныя думы: не соколъ ли есть? Послушай сокольяго виска. «Аще вознесешися яко же орель: и оттуду свергу тя», глаголетъ Господь. Сердце, парящее на пространство высоты небесныя, любящее свътъ, и вперяющее зъницу очей, во блескъ полуденныхъ лучей. Въ самое солнца солнушко оное: «въ солнцъ положи селеніе свое». Не благородный ли есть орелъ съ наперсникомъ? Ей не отъ рода онъ подлецовъ сихъ: «Не въмъ орла, парящаго по воздуху». Глупца высокомудрствующа по стихіямъ. «Аще вознесещися яко орелъ: и оттуду свергу тя...» А не горлица ли есть, сердце любящее Господа, по Нему единому ревнующее, святыя надежды гнъздо въ немъ обрътшее? Послушай гласа ея:

Ревнуя по ревновахъ по Господъ Бозъ... Живъ Господь мой: жива и душа моя.

А тотъ гласъ, не ея ли есть? «Истаяла мя ревность моя...» Видъхъ не разумъвающія, и стаяхъ.» На вотъ тебъ ликъ, или хоръ горлицъ! «Се вся оставихомъ: и въ слъдъ Тебе идохомъ». Знай, что библія, есть вдова горлица, (\*) ревнующая и воздыхающая во пустынъ, о единомъ ономъ мужъ. «Богъ любы есть...» У сея-то вдовицы, не оскудъваетъ чванецъ елея: сиръчь милости, любви и сладости: если посътитъ ее кто, духа Пророческаго дары имущій. Кто благь, или кто милъ, кромъ Бога? Сей единъ есть не оскудъвающій. «Вся преходятъ: любы же ни». Взглянь миъ

<sup>(\*)</sup> По смыслу ръчи, очевидно, слова сіп внадобно понимать въ переносномъ значеніп.

пожалуй на Магдалину. Библін сердце, есть сердце горлицы сея. При елейной лампадъ, не спить, тужить, и воздыхаеть. О чемь? Что безсмертнаго жениха умертвили; что въ библейной его лампадъ ничего милаго, и свътлаго не найшли нощныя враны сіи, кром' трупа сего: «возрятъ нань, его же прободоша». Что кромъ ризъ Его, не нашли въ ризахъ его, ни смирны, ни стакты, ни касіи: сиръчь, одбющагося оными ризами. Плачетъ пустыннолюбная горлица сія, о буйныхъ дъвахъ со Іереміею, воспъвая жалостную пъсенку оную: «очи мои изліясть воду: яко оскудьща добрыя дывы». Блаженны мы, о Өарра? Яко гласъ горлицы слышенъ въ маленькой земелькъ нашей. Ахъ! сколько тогда горлицъ было, когда говорилъ Павель: обручихъ васъ единому мужу чистую дъву, и протчая. Обуялыя и бъдныя горлицы со чваниемъ своимъ оныя!

Идите ко продающимъ и протч.

Безъ милости милаго: а безъ твоего же преподобія, нигдъ не обрящеши, онаго преподобнаго мужа.

,,Удиви Господь преподобнаго своего. "

Напослѣдокъ, не голубь ли тебѣ есть, сердце видящее двое? Сердце, узрѣвшее сверхъ непостоянности потопныхъ водъ, Исаіевскую твердь, брегъ и гавань оную: Царя со славою узрите: и — Очи ваши узрятъ землю издалеча.

Сіе чистое сердце, выше всея дряни возлетѣвшее, есть голубь чистый, — есть духъ Святый, духъ вѣдѣнія, духъ благочестія, духъ премудрости, духъ совѣта, духъ нетлѣнныя славы, духъ и камень вѣры. Вотъ почему Христосъ, нерукосѣчною, и адамантовою гаванью нарицаетъ святаго Петра! по сердцу его...

Омр. О сердце...! Что-жъ ты сталъ? Ступай далъе!

Из. Израиль далѣе сей гавани не ходитъ. Се ему домъ, гнѣздо, и кущи! Водруженныя, не на пескѣ; но на Кифѣ. Конецъ потопу. Радуга и миръ, есть Кифа, на ней онъ возсѣлъ.

Inveni portum kepham: caro, munde valete!
Sat me jctastis. Nunc mihi Sancta quies.

Прощай стихійный потопъ! Въщаетъ Носва голубица. Я почію на холмахъ святыхъ, обрътши оливныя кущи.

Өмр. О сердце голубиное! И сердечный голубь! Сей есть истинный Іона: адомъ изверженъ во третій день, на брегъ горъ Кавказскихъ. Сей голубь, есть истинный Americus, Columbus, обрътшій новую землю. Не хочется и мнъ отсюду итить. О Нееманъ! Нееманъ! Дай! ну! Станемъ и мы со Израилемъ въ сей гаванъ. Оснуемъ себъ кущи на сей Кифъ. А! а! любезный мой Аввакумъ! Се нынъ разумъю

пѣсенку твою! «На стражѣ моей стану, и взыйду на камень.» Сюда-то взирало твое пророчее око? Сію-то Кифу издали наблюдала бодрая стража твоя? Сюда-то пъсня твоя и насъ манила? Блаженно око твое! Прозорливъе трубъ звъздозорныхъ. Блаженны поющія намъ уста твоя! Блаженъ и Сіонъ твой: или заро-теремъ, пирамида, и столпъ твой: изъ коего высоты простиралися лучи очей голубиныхъ. Не отемнвють очи твои. Не истлеють уста твоя. И не падетъ столпъ твой во въки въковъ. Прощайте на въки! Дурномудрыя дъвы, сладкогласныя сирены: съ вашими тлънными очима: съ вашею старъющеюся младостью: съ младенческимъ вашимъ долголътіемъ и съ вашею, рыданія исполненною, гаванью. Пойте ваши пъсни людемъ вашего рода. Не прикасается Израиль Гергесеямъ. Свои ему поютъ пророки. Самъ Господь ему, яко левъ возреветъ: и яко вихрь духа, возсвищеть въ крилъхъ своихъ: и ужаснутся чада водъ... Радуйся Кефо моя, Петре мой, гавань моя! гавань въры, любви, и надежды! Въмъ тя: яко не плоть и кровь: но свышше рожденъ еси. Ты мнъ отверзаеши врата, во блаженное царство свътлыя страны. Пятдесятое лъто плаваю по морю сему: и се достигохъ ко пристанищу тихому: въ землю святую: юже мнъ открылъ Господь Богъ мой. Радуйся градомати! Цълую тя престоле любезныя страны,

не имущія на путехъ своихъ бѣдности и сокрушенія, печали и воздыханія. Се тебѣ приношу благій даръ, отъ твоихъ же вертоградовъ! Кошницу гроздія и смоквей и орѣховъ, со хлѣбомъ пасхи: во свидѣтельство, яко путемъ праотцевъ моихъ, внійдохъ въ обѣтованную землю.

#### II P A

## Бъсу со Варсавою. (\*)

Ετда во обн.вленін Міра собылося на мив оное: 'Ο Στέφανος των Σοφων, Πλετος ελ αυτών.

Вънецъ премудрыхъ богатство ихъ.

Прт. ясиве изрещи:

In corona sapientum; Divitiae Eorum.

Тогда во пустынѣ явися миѣ бѣсъ: отъ полчища оныхъ: Кленущу нечестивому сатану: Самъ кленетъ свою душу. Имя ему Даймонъ (\*\*).

Даймонъ. Слыши, Варсава! младенскій уме! Сердце безобразное! Душо исполнена паучины!

<sup>(\*)</sup> Мысли изъ сей статьи напечатаны был и въ «Исторіи Философін», Архим. Гаврінла. том. VI. р. 69 Казан. 1840. (\*\*) Даймонъ или демонъ, у Еллинъ значить въдящій, или въдьма: знатокъ (Децфоу) отсюда (Децфоую) острое, трудное: но неключимое, и непотребное видъніе. У Евантелистовъ, симъ словомъ, именуются бъсы.

не поучающая, но паучающая... Ты ли еси творяй странныя догматы (\*) и новыя славы?

Варсава. Мы-то Божіею милостію рабы Господни есьмы, и дерзаемъ благовъстити Божію славу сію:

> Яко злость трудна и горька: Благость же легка и сладка.

Дай. Что ли есть благость?

Вар. Тожде что нужность.

Дай. Что есть нужность?

Вар. То, что нъсть злость.

Дай. Что ли есть злость?

Вар. То, что ність благость.

Дай. Откуду родится нужность?

Вар. Она есть вътва благости и блаженства.

Дай. Благость же и блаженство откуду есть?

Вар. Сія вътва отъ древа жизни.

Дай. Гдъ есть древо жизни?

Вар. Посредъ плоти нашея.

Дай. Что ли есть древо жизни?

Вар. Есть законъ ума.

Дай. Что ли есть законъ ума?

Вар. Свътъ тихій святыя славы, безсмертнаго Отца небеснаго... Образъ Ипостаси Его: Ему же слава во въки. Аминь.

Бъсъ нъколико бывъ смущенъ, и водрузивъ очи въ землю, помышляше въ себъ, негодуя

<sup>(\*)</sup> Т. е. мивнія мысли.

на странности отвътныя. Послъди же вопросилъ: Нынъ ли убо узаконяеши? и подлагаеши во основание лживую твердь сію: Нужность не трудна?

Вар. Воистинну глаголю тебъ:

Елико что нужнѣе Толико удобнѣе.

Дай. Ты ли написалъ 30 притчей и подарилъ оныя Аванасію Панкову?

Вар. Воистинну тако есть. Сей есть другъ Варсавъ.

Дай. Помниши ли едину отъ нихъ, въ коей бестдуетъ Бюффонъ со зміею, обновившею юность?

Вар. Помню. Я оную притчу увънчалъ тол-кованіемъ такимъ:

Чъмъ больше добро,

Тъмъ большимъ то трудомъ

Ограждено, какъ рвомъ.

Дай. А! а! Новый архитектонъ! Нынѣ то ты мнъ впалъ въ пругло.

Вар. Исповъдую согръшение мое.

Дай. Видиши ли, яко брань на тебе твоя же воздвизаетъ слава.

Вар. Аще речемъ, яко гръха не имамы, себе прельщаемъ...

Дай. Или убо заколи новую твою славу тую: Нужность не трудна.

Вар. Новое чудо Боголъпное: заколю ли?

Дай. Или аще побораеши по ей: Преступника себе обличаеши, разоряя, созданную самымъ тобою прежнюю ограду, оградившую трудомъ домъ: (яко же великолъпно написалъ еси) всякое благо.

Вар. Нѣсмъ азъ Богъ, и согрѣшаю: нѣсмъ паки бѣсъ, и каюся.

Дай. Охъ! словеса твоя возбъсища мя. Не о покаяніи глаголъ мой. Не разумъещи ли, яко гръхъ нарицается Еллински ( $\Gamma_{\alpha}$ рарта): гласитъ же: преступленіе, буйство, заблужденіе, безуміе...

Выр. Вельми разумью. Грыхь есть слыпота душевная.

Дай. Почто убо слѣпъ сый, слѣпцовъ дерзаеши наставляти, узаконяя странную и неслышанную славу?

Вар. Почто? того ради, яко каюся.

Дай. О вране нощный! Кайся, раскайся, окаевайся... но не буди творецъ догматовъ новыхъ.

Вар. Кто же можетъ каятися, и прейти на иное: не поставивъ себъ прежде новыя судьбы, во основаніе? На чемъ станетъ? въдомо, что духъ покаянія стоитъ на каменномъ островъ, поправъ прежнюю злобу, облобызавъ же новую благодать. Сія благодать есть новый адамантъ, подлагаемый во основаніе новозиждемому граду святому. Она есть въчное зерно, откуду

произрастаетъ древо нетлѣнныхъ плодовъ и новаго вѣка. Сего ради всуе раздѣляещи не раздѣленное. Кажешися узрѣть брегъ новыя славы, начать новую жизнь, новымъ сердцемъ, новыми плодами: всѣ сіи вѣтвы суть отъ единаго древа, и есть едино и тожде. Якоже утро, свѣтъ, солнце, луча, день есть тожде. Како убо реклъ еси мнѣ: кайся: но не буди творецъ логматовъ новыхъ?

Дай. Перестани, реку, высокобуйствовати! Остави прю: и облобывай слывущую искони въ народахъ славу сію:

Δόςχολα τα καλα. Έυχολα τα κακα. Gvayissima Bonitas Levissima Malitia.

Вар. Приложи, аще хощеши и cie:
Dulcissima mala
Amarissima bona
Beatissima mala
Miscrissima bona.

Обаче смрада сего, отнюдь не вмѣщаетъ сердце мос. Аще ли будетъ гортань гробомъ отверстымъ? Аще ли возвратятся мнѣ ліины очи? вепрово обощиніе? уста Тудины?

Дай, Тако ли убо? На всѣ академіи, на всѣ школы, и на всѣ ихъ кинги, брань воздвизаещи?

Влр. Нужда мит надлежитт на тебе опол-чатися. Во крейцении клатвою закляхся инкого-

же слышати, точію развѣ единыя премудрости, во свангеліи и во всѣхъ освященныхъ библейскаго Іерусалима, обителяхъ почивающія. Открый мнѣ во священной библіи хотя едино мѣсто, благословляющее твою славу, и довлѣетъ мнѣ. Инако же не нашъ еси, но отъ супостатъ нашихъ.

Дай. Убо ли глухъ еси, не слышай, яко тъсный есть путь, ведущій въ царствіе небесное? и яко малое стадо спасающихся? яко мнози взыщутъ внійти, и не возмогутъ? Яко возстанетъ дому владыка, и затворитъ двери..? Ту будетъ плачь, и скрежетъ зубовъ, егда узрите Авраама и Исаака и протч. во царствіи Божіп, васъ же изгонимыхъ вонъ....

Вар. О! клевета, смутившая и смъсившая горияя со преисподними...

Дай. Внемли же и сему. Блите, да некогда отягчають сердца ваша... Возстани спяй! Что стоите праздны? Восклонитеся и воздвигните главы ваша... Труждающемуся дълателю прежде... И тьча пныхъ мъстъ. Сіе же мъсто: Улобнье вельблюду сквозъ иглиныя уши проити... Будетъ тогда скорбь велія, якова же не была непреодольную трудность ко благу обличаєть.

Влр. Доколѣ мнѣ ругался еси: терия потерпѣхъ. Нынѣ же печестивый и козненный! Бога моего благодать прелагаеши. Дай. Почто, Варсаво, бъснуешися.

Вар. Путь Божінхъ словесъ превращаеми въ лукавую твою стезю.

Дай. Како сія могутъ быти?

Вар. Како можетъ трудомъ устрашати той, иже призываетъ глаголя: пріидите ко мнѣ вси труждающійся и обремененній, и Азъ упокою вы. Не клевещи убо, день Божій быти скорбь, но твой дни и мой есть скорбь: и не до скорби, но отъ скорби сея отзываетъ обремененныхъ. Твой убо дни суть мерзость запустѣнія, Данійломъ реченная и во твойхъ днехъ горе родящимъ и доящимъ.

Дай. Не рекохъ ли, яко бъса имаши? Вонми, о бъсне! Не глаголю: яко не благо есть царствіе Божіс, но яко жестокимъ трудомъ ограждено, и яко къ нему путь тъсенъ, и приступъ прискорбный.

Вар. Но не ты ли сказаль: яко сія мъста благословляють славу твою? самъ убо понудивъ мене глаголати о сихъ, нынъ бъснымъ мене нарицаеши. Аще бъснуюся: ты еси вина сего: аще же добръ глаголахъ, почто мя злословиши.

Дай. О лисъ! метаешися, свиваясь и развиваясь въ различный свитокъ. Обаче глаголю тебъ: яко узкій путь, и тъсная врата во царство небесное.

Вар. Тёсная, вёрно, велблюду, но человёку, довольно пространная.

Дай. Что ли есть велблюдъ?

Вар. Душа, мірскими бременами отягченна.

Дай. Что ли есть бремя?

Дай. Уа! Нынт не обинуяся исповтдаль еси, яко труденъ путь. Побтдихъ! Ттсенъ, узкій, труденъ есть тожде.

Вар. Во истинну неудобенъ и труденъ злымъ мужамъ. Но они за самими собою влекутъ трудность. На пути же Божіемъ не обрящутъ и нынѣ ея во вѣки. Злоба благоту во вредъ, въ трудъ и болѣзнь сама собою себъ же превращаетъ.

Дай. Что ли есть злость?

Вар. Почто мя искушаеши лицем ре? рекохъ тебъ уже: яко злость есть то что нъсть благость. Она есть духъ губительный, все во всегубительство преображающій.

Дай. Како возмогутъ сія быти?

Вар. Не искушай мене, пытливая злобо, не смущай сердца моего. Не во благость, но во злость ревнуеши знати.

Дай. Но подобаеть же тебе обличити: како злоба дълаеть сладкое горькимъ, легкое же труднымъ. Вар. О, роде развращенный! доколѣ искушаеши? Воистинну глаголю тебѣ: яко елико что благо есть, толико и творити и вѣдѣти удобно есть.

Дай. Камо идетъ слово твое, не въмъ.

Вар. Камо? молвиши ты о сей истинъ, яко злоба дълаетъ труднымъ, испытуещи, како бываетъ сіе? Сія же истина блистаетъ паче солнца въ полудни, яко все истинное, и легкое и ясное есть.

Дай. Како же ясное, аще азъ не вижу?

Вар. Нъсть удобите, якоже удобно есть видьти солнце. Но сіе трудъ и бользиь есть нетопыру. Обаче трудъ сей самъ за собою носитъ, во очахъ своихъ возлюбившихъ тьму, паче свъта... Предложи сладкоздравую пищу болящему, но онъ со трудомъ вкушаетъ. Возведи путника на гладокъ путь, но онъ слъпымъ и хромымъ соблазнь и претыканіе, развращенно же и превратно шествующимъ, горесть, трудъ и бользиь.

Дай. Кто ли развращенно ходитъ?

Вар. Той, кто въ дебри, въ пропасти, въ безпутныя и строптивыя халуги отъ пути уклоняется.

Дай. Кто же ли превратно шествуетъ?

Вар. Той, кто на рукахъ, превративъ ноги свои выспрь, или не лицемъ, но хребтомъ (задомъ)

грядетъ. Симъ образомъ весь миръ живетъ, якоже нъкто отъ благочестивыхъ воспъваетъ:

Кто хощетъ въ мірѣ, жизнь блаженно править:

Тотъ пусть совъты мірски всъ оставитъ. Міръ есть превратный. Онъ грядстъ руками:

Падъ ницъ на землю: и горъ ногами. Слъпый слъпаго, въ слъдъ водяй съ собою

Падутъ, ахъ! оба въ ровъ глубокъ съ бъдою.

Видиши ли: яко злость сама себъ трудъ содъваетъ? Не вопрошай убо: како могутъ сія быти?

Дай. Обаче тъсна дверь: и мало входящихъ.

Вар. Злъ просять, и не пріемлють. Не входять, яко злъ входять.

Дай. Како же злъ?

Вар. Со трусомъ колесницъ, съ шумомъ бичей, коней и конниковъ, со тяжестьми мамоны, со тучными трапезами, со смрадомъ плоти и кровей: съ непокрытою главою, не препоясаны, съ руками и ногами не омовенны. Се тако злъ!

Дай. Кія колесницы? Кія кони? Кая мит вретища глаголеши? Не всякъ ли тадитъ на колесницахъ Фараонскихъ. Чудо!

Вар. Ей глаголю тебъ! всякъ.

Дай. Не мучи мене, рцы кія?

Вар. Воля твоя.

Длй. Се нынъ разумъхъ, яко бъса имаши. Глаголеши неистова.

Вар. Ей! Паки и паки глаголю тебѣ, яко всякъ обожившій волю свою, врагъ есть Божіей волѣ, и не можетъ внійти во царствіе Божіе. Кое причастіе животу у смерти? Тьмѣ же у свѣта? Вы отца вашего діавола похоти любите творити: сего ради и трудно вамъ и невозможно.

Дай. Како убо колесницею нарицаеши волю? Вар. Что же ли носить и возбѣшаеть вась, аще не непостоянныя колеса воли вашея, и не буйныя крила вѣтренныхъ вашихъ похотей? Сію вы возлюбивши и возсѣвши на ней, яко на колесницѣ, ищете ея, піяны ею, во днехъ царствія Божія и Воли Его, но не обрѣтаете и глаголете, увы! трудно есть царствіе Божіе. Во время оно, явится, какъ древле Сампсону, по жестокомъ сладкое, или, какъ еще древнѣе, по потопѣ дуга, и миръ Ноевъ.

Дай. Кто убо вина? Не воля ли дадеся человъку?

Вар. О, злобо, не клевещи премудрости. Дана намъ воля, но съ стремленіемъ иль къ добру иль къ злу. Писано бо есть: Предложихъ тебъ огнь и воду. Сіе значитъ, что у воли сугубо естественъ путь: десный и шуій.

Но вы возлюбивше волю вашу паче воли Божіей, въчно сокрушаетеся на пути гръшныхъ. Не самъ ли убо еси вина?

Дай. Почто убо предложена зла воля человъку? лучше бы не быти ей во вся.

Вар. Почто беззаконникамъ предлагаешъ мучительная, орудія судія. Того ради, яко да тёми мучимы навыкнуть покарятися правдъ. Инако же колико бы удалялися отъ благодътельницы сея: аще толь мучимы едва покаряются.

Дай. Откуду убо мнѣ сіе, яко воля мнѣ моя благоугодна есть: и паче меда услаждаетъ мя? Вопреки же, Божія воля, Пелынъ мнѣ, и алой есть, и раны...

Вар. О бъдная злобо! нынъ самъ исповъдалъ еси окаянство свое. Не мене убо, но самъ себе о семъ вопрошай. Не я, но ты еси стражъ и хранитель тебъ. Провижу со ужасомъ разореніе въ душъ твоей: вину же сего обличить ужасаюся.

Дай. Прелщаешися, Варсаво, мня, яко ищу суда отъ тебе. Но твой умъ младенствуетъ. Писано же есть: Бывайте младенцы во злобъ: но не во умъ. Не прійдохъ пріяти, но дати совъты.

Вар. Отъ всёхъ вашихъ бренныхъ совъ-

Силлоамъ. Господь даде мнъ око свое, и не постыжуся.

Дай. Чудное око твое, видящее то, что нигдъ же обрътается. Гдъ бо сердце подобное твоему? Возлюбилъ еси странность. Что убо? Даже ли все общее и все бываемое въ міръ, все ли то есть зло? Едина ли странность блага?

Вар. Не отвлекай мене татьски, въ кривую стезю. Путь слова моего есть о трудности, гнъздящейся во адъ, изгнанной же изъ Едема. Хощеши ли о странности?

Дай. Сотворимъ едину борьбу и о семъ: есть со мною научаяй руцѣ мои на ополченіе. Предложи убо мнѣ хотя едино: бываемое на торжищи міра сего, общедѣемое у всѣхъ и вездѣ и всегда, нѣсть ли оно скверное, трудное и мучительное? Довлѣетъ...

Вар. Фу! предлагаю тебъ у всъхъ, вездъ, всегда дъемое: и оно вельми благо есть. Не всъ ли наслаждаются пищи и питія: не вездъ ли и всегда? и сіе есть благо: яко же писано.

Вар. Ты, Господи: избави мя отъ Голіафа сего, изострившаго, аки мечь, языкъ свой... Гдѣ же больше богомерзостей, враждъ, бользней, аще не во общеніяхъ мірскихъ, имъ же Богъ, чрево? На всѣхъ непотребныхъ вечеряхъ и трапезахъ ихъ, яко же рука, реченная Даніиломъ, на стѣнѣ пишетъ: тако гремитъ громъ Божій сей: Нъсть радоватися не-

честивымъ. Коль же малое стадо въ сравненіи со Содомлянами домъ Лотовъ! Тамъ витаютъ Ангелы во веселіи. Много ли въ тысящъ обрящеши, кои ядятъ и піютъ, не во страданіе, но во здравіе, по оному:

Аще ясте, аще ли піете и протч. вся во славу Божію творите... Како убо глаголеши, яко ядять хлібоь? Не паче ли въ поті лица, и въ трудахъ ядять не благословенный хлібоь свой сей:

Сладокъ человѣку хлѣбъ лжы:

Послъжде же обращается ему въ каменіе. Истинный же причастникъ вкушаетъ, со благодареніемъ хлъбъ по Соломонову слову:

Лучше укругъ хлеба съ водою въ мире и пістъ вино свое во блазе сердце ономъ:

Трапеза, дышущая коварствомъ, грабленіемъ, не сей ли есть хлъбъ лжы? Господи, николиже ядохъ сквернаго...

Дай. А! а! Но обаче убо ялъ.

Вар. Ялъ убо, но уже освященное. Аще бы то не угодно было Богу: не вкусилъ бы. Не многоцънность, но освящающая правда, трапезу сладкую творитъ. Прійди и яжды во веселіи хлъбъ твой и протч. Но лукава твоя кознь: показавъ хвостъ, утаилъ еси виновницу веселія, тамъ же сущую, освящающую главу сію:

Яко же угодна Богу творенія твоя.

Вѣждь же и сіе: яко нареченное Ап. Петремъ скверное: лежитъ въ Римскомъ: Соттипе, сирѣчь общее: Еллински (хогогого). Сіе же Еллинское, знаменуетъ у римлянъ блато: Соепит. Кій убо мнѣ предлагаеши хлѣбъ твой? Самъ вкушай! Мірская община мерзска мнѣ и тяжка. Сладка же и добра есть дивная странность, странная новость, новая дивость. Сію благочестивые возлюбше, устраняются міра: не міра, но сквернаго сердца его.

Изыдите: и нечистотъ ихъ не прикасайтеся: изыдите отъ сердца ихъ: глаголетъ Господь.

Дай. Буди здраво, яко же глаголалъ есп! Обаче въра во Христа, изшедшая благовъстіемъ въ концы вселенныя, не вселенское ли общеніе? и не благо ли есть?

Вар. Ахъ, остави, молю. Міръ суетное точію лице носить подъ листвіемь проклятыя смоковницы, имущія образъ благочестія, плодовъ же его отвергшіяся, наготу свою покрывая: лицемъръ или лицевъръ: суевъръ и повипленная гробница; Духъ же въры, и плоды его когда онъ имъетъ? Никогда. Мниши ли, яко обрящетъ Сынъ человъческій на землъ въру? Ни! ни! нъсть здъ! воста. Что ищете живаго, благоуханнаго въ смрадномъ, содомскомъ и мертвомъ блатъ его! Тамо! тамо его узрите. Гдъ же тамо? Тамо, гдъ нъсть смрадъ. Ахъ, въ Сигоръ. Тамо Лотъ! Тамо духъ въры! Тамо

благоуханіе наше, не со обеттавшими Евами, но со богорожденными и чистыми дъвами.

Не бойся малое стадо. О сладчайшая Галилея! Граде и Пире (\*) малыхъ! Блаженъ, иже снъсть объдъ твой! Что ли есть плоть? То, что міръ. Что есть міръ? Ядъ! ядъ! тля! Ахъ, око и свътъ, въра и Богъ, есть тожде (\*\*). Мелкое око — свътильникъ тълу. Маленькая церковь свътъ міру. О! прекрасная невъсто! Тебъ подобаетъ единой слышати сіе: Очи твои, яко голубины. Изыди отъ среди ихъ: въ Сигоръ спасайся. Изыдите малые во воскресеніе и мало ихъ есть...

Дайм. Дъй! дъй! аще все общее сверно есть: како убо общее воскресеніе честно и свято увъряемое Лазаревымъ воскресеніемъ?

Варс. Тако, яко общее върнымъ, не міру во блатъ лежащему. Инако же все ему общее безчестно. Внялъ ли еси?

Дайм. Вельми внялъ: яко ты мнъ нынъ, аки птица въ съть ятъ еси.

Варс. Ятъ! но не удержанъ.

Дайм. Не чувствуещи? II не устрашаещися. Варс. Праведникъ дерзаетъ, аки левъ...

<sup>(\*)</sup> Въ подлинникъ: малыхъ малыхъ!

<sup>(\*\*)</sup> Въ сочетаніи понятій о духовныхъ предтечазъ.

# предълъ:

#### ЯКО

все, еже въ міръ, похоть очесъ, трудъ и горесть:

Дайм. Уготови лице твое, Варсаво, на обличение.

Варс. Аще хощеши, готовлю и на оплевание. Дайм. Въмъ, яко обличение трудъ и горесть

тебъ.

Варс. Обличи гръхъ мой во мнъ; между имъ и мною въчная вражда.

Дайм. Не ты ли сказалъ еси, яко міръ есть безчисленное сборище беззаконныхъ? и яко вопреки малолюдненькое стадо благочестивыхъ?

Варс. Во истину тако есть.

Дайм. Убо не тожде ли есть сказать и сіе беззаконіе легкое, благочестіе же трудно и тяжко? Како бо не трудно, аще сіе малымъмалымъ: оное же встыть достизаемое?

Варс. Тьфу! Putaba te cornua habere.

Дайм. Что ли? на чинаешь глаголати иными языки?

Варс. Скажи мнъ, Господи, истину твою.

Устрой сердце и языкъ мой во слово правды твоея.

Дайм. Уа! шепчеши? се тебъ удареніе, Варсаво!

Варс. Чаяхъ, яко избодеши рогами и се ударъ младенческій. Аще благость трудна: Богъ виною есть страждущему міру. Нынт же вины не имуть о гржх своемь, возлюбивше горесть свою, паче сладости его! Дъй! красти ли? или не красти? что ли труднье? обаче весь міръ полнъ татей и разбойниковъ?... Зависти, грабленія, тяжбы, татьбы, убійства, хулы, клеветы, лицемфрія, лихоимства, любодфянія, студодъянія, суевърія.... Се всеродный потопъ Ноевскій, власы и главу міру подавляющій. Обаче міръ вся сія творити радуется. По успъху беззаконій своихъ и мудрость, и славу, и благодарность и сласть и блаженство онтняетъ. Не право убо судилъ еси, обаче право рекаъ еси, яко трудность есть виною гръха ему. Се бо міръ адскую дщерь сію трудность и горесть отъ всего сердца своего возлюбившій, возненавидълъ Божію благодать, призывающую его. Прійдите ко мнъ! Азъ упокою вы. Колькраты восхотъхъ собрати чада твоя, и не восхотъсте. Ходите во пламени огня вашего за то: его же сами себъ разжегосте. Накажетъ тя отступленіе твое и злоба твоя. Дивися нынт: и педобаетъ дивитися, яко погибающему міру, не

Богъ: отверзшій двери, и объятія отча, но самъ онъ есть себъ, и его воля виною.

Воля! о несытой адъ!

Все тебѣ ядь. Всѣмъ ты ядъ. День—нощъ челюстьми зѣваешъ. Всѣхъ безъ взгляда поглощаешъ. Аще змію сію заклать? Се! упраздненъ весь адъ.

Онъмъй убо и молчи! Не клевещи на Бога! и не лай на отверстыя врата блаженства! Отверстыя врата блаженства! Отверстыя врата не винны суть малости спасаемыхь. Ахъ, проклятая воля! Ей! ты едино міру, аки левъ изъ ограды своея, преграждаещи ему путь, во блаженный исходъ живота оный: Изыйдите, и взыграете, яко тельцы, отъ узъразръшенны. Оправдася же намъ въ пользу древняя притча.

Turdus, ipse sibi malum creat. (\*) Погибель дроздова изъ внутрь его исходитъ.

Дайм. Кто убо можетъ сотворити путь во блаженный оный исходъ?

Варс. Всякъ, аще кто восхощетъ; хощетъ же возлюбившій Бога. Сія новая любовь творить исчезати ветху, ветха же исчезая, помалу-малу преобразуется въ новую волю, и въ

<sup>(\*)</sup> Дроздики, или Польски, косики ржащій, какъ конк: отъ ловцовъ уловляются, увязщи во свою Дроздовку мотылу.

новое сердце взаимно: Исчезе сердце мое и плоть моя. Боже сердца моего! Сіе есть сердце мое въ Тебъ: Ты же взаимно въ сердце мнъ преобразился. Нынъ что мнъ есть на небеси? и отъ Тебе, что восхотъхъ на земли? Ты единъ довлъещи мнъ.

Дайм. Како убо? тамо чрево, здъ же злу волю нарицаеши мірскимъ Богомъ. Аще ли два міру суть Боги?

Варс. Уа! остръ еси блюститель моихъ преткновеній. Нощь, тьма, мракъ, мечты, призраки, страшилища, вст сін адскія езера союзны своей бездить. Воля плоти, сердце міра, духъ ада, богъ чрева, и похоть его, сердце нечистое — есть тоже. Се есть нечистая сердечная бездна, раждающая во мгновеній ока безчисленные легіоны духовъ, и тьмы мысленныхъ мечтъ въ мучение всемъ. Пиже мракъ темный во въки блюдется. О міре, возлюбившій трудъ и горесть! Коль скоро снисходиши во адъ и не вовращаешися. Сатана ослъпилъ око твое. Сія слъщота есть мати житейскихъ похотей и плотскихъ сластей. Сін суть червь неусыпающій, и огнь неугасающій. Сіи укръпита тебѣ вереи вратъ адовыхъ, затвориша же райскія двери блюдущему пяту Божію, хранящему суетная и ложная, ядущему всё дни живота своего землю. Но увы мнъ! се! пловущи на моръ міра сего: се вижу издалеча землю святую! О сладчайшій желанный краю! Спаси мя оть пакостника, и оть мора міра сего.

## RPAÑ PAÑCKIÑ.

Благословенно царство блаженнаго отца, положшаго потребная во удобности, неудобная же двла, во непотребв.

Дай. Отрыгаеши несличную непотребность. Во истину пьяный еси.

Вар. Ей! упихся новымъ лотовымъ виномъ. Ты же ветхимъ содомскимъ.

Дай. Но чувствуеши ли, піяная главо исходъ? Въ кую мечту улучаетъ стръла словъ твоихъ?

Вар. Ей, она въ самый конъ разитъ, и въ самую исконную исту, праволучно ударяетъ.

Дай. О, праволучный стрълецъ! стръляещи во главу: а ударяещи во пяту.

Вар. Истину реклъ еси нехотящій. Пята бо вамъ есть во главу угла, во всёхъ домахъ вашихъ. Праотецъ вашъ змій, искони блюдетъ ияту. И вы, любя-любите, и блюдя-блюдете ияту. Пята есть глава и начало всёмъ, имже врата адова одолёли, всёмъ, лжу мрака хранящимъ. Мы же, стрёляя стрёляемъ во лжеглаву вашу сію. Да воскреснетъ истинна наша глава она: той сотретъ твою главу... Нёстьбо наше стрёляніе на плоть и кровь, но на

міродержцы и владыки омраченнаго въка се то, на блюдущія пяту, злобныя духи. Управ ляеть же стрълы наши научаяй руць наша на стръляніе.

Длй. О буій! исполнень сътей паучиныхъ! вижу нынъ, яко у тебе пять ячеменныхъ хлъ-бовъ: честны суть паче предрагопъннаго адаманта. Зри безмъстный, и неключимый словътвоихъ исходъ! удобнъйшін ли пять хлъбовъ?

BAP. En!

Дай. Како же честнъйшій?

Вар. Тако ли? Во истину глаголю тебъ, яко полхлъба есть честнъйшій Его.

Дай. Почему?

Вар. Не рекохъ ли уже тебъ, яко всяка удобность честна есть? Всяка же честность есть удобна? Но всякая трудность есть безчестна. И всякая безчестность есть трудна.

Дай. Кія мит пленицы соплетаеши, нечестивый? Азъ о драгости, ты же глаголеши о трудности. Почто возсмъялся еси? сказуй мит, о бъсне! не мучи мене...

Вар. Ты сотвориль еси самъ смъхъ мнъ, раздъливъ честность отъ удобности, драгость же отъ трудности.

Дай. Ей! угліе мнѣ на главу возливаеши, нарицая мене невѣждою. Даймонъ есмь: нѣсмъ буій. Нарцы мя чѣмъ либо, но сего не тер-

плю... Рцы же мив: чего ради адаманть безчестный?

Вар. Того ради, яко неудобный.

Дай. Откуду неудобный?

Вар. Оттуду, яко ненужный.

Дай. Како же ненужный?

Вар. Яко не полезный.

Дай. Почему не полезный?

Вар. Потому, что драгоцънный, трудный, неудобный, все то одно.

Дай. A! a! вкругъ нечестивыи ходятъ? Паки на первое Lupus circa Puteam errat: яко же есть притча.

Вар. Убо благокругла есть истинна, аки дуга въчная.

Дай. Не прозрълъ ли ты, слъпый слъпче, яко у Еллиновъ<sup>®</sup>, слово сіе: (Тішюς) знаменуетъ и драгій, и честный, и есть тожде?

Вар. Отъ устъ твоихъ сужду, и твоимъ мечемъ боду тя. Аще у Еллинъ драгій и честный есть тожде: тогда и вопреки, честный и драгій есть тожде.

Дай. Что се реклъ еси? О, буій! Камо летить сія твоя криволучная стръла? Не провижу.

Вар. О господине Галате! На твою главу.

Дай. Охъ, заушаеши мя, нарицая Галатомъ. Не опаляй мя, молю, симъ седмеричнымъ огнемъ. Вър. Воньми же! ты драгость вогналъ еси въ честность. Азъ же честность твою изгоняю въ драгость.

Дай. Сіе въ лице тебъ, яко драгость и честность тожде есть.

Вар. Сіе же на главу твою, яко честность твоя, и драгость есть тожде...

Дай. Что же отсюду?...

Вар. То, яко честность твоя преобразилася во драгость.

Дай. Что-же далъе?

Вар. Что прочее? Не постигаеши? то, что честность твоя и драгость, драгость и трудность: есть тожде. Трудность же злость и безчестность: тожде паки есть; вняль ли еси?

Дай. О, діаволъ да станетъ одесную тебе! толь помрачаеши мнъ умъ!

Вар. Кленущу нечестивому сатану, самъ кленетъ свою душу.

Дай. Кій же бъсъ сотворилъ драгость честностію?

Вар. Духъ, возлюбившій трудъ и бользнь.

Дай. Кій сей духъ есть?

Вар. Духъ моря мірскаго; сердце плотское, отецъ лжы, сатана, всякія муки вина, и всякія злости источникъ.

Дай. Ты же како мудрствуеши?

Вар. У насъ польза со красотою, красота же съ пользою нераздъльна. Сія благодвоеоб-

разна, и мати и дъва: и дъвствуетъ и раждаетъ едину дщерь. Она нарицается Еврейски: Анна. Римски: Флора. Словенски же: честь, цъна, но безцънная, сиръчь благодатная, дарная, даремная. Баба же ея нарицается Еллински: Ананка. Прабаба же: Ева, сиръчь жизнь, живый и въчно текущій источникъ.

Се есть намъ премудрость, и Промыслъ Божій, напаяющій безъ цъны и сребра тварь всякую всъми благими. Отецъ, Сынъ, и Святый Духъ.

Начальная дверь ко христіанскому добронравію. Написана въ 1766 году для молодаго Шляхетства Харьковской Губерній, а обновлена въ 1780 году.

## ПРЕДДВЕРІЕ.

Благодареніе блаженному Богу о томъ, что нужное сдълаль не труднымъ, а трудное не нужнымъ.

Нътъ слаще для человъка, и нътъ нужнъе, какъ счастіе: нътъ же ничего и легче сего.— Благодареніе блаженному Богу!

Царствіе Божіе внутрь насъ. Счастіе въ сердцъ, сердце въ любви, любовь же въ зажонъ Въчнаго. Сіе есть не престающее віодро и не заходящее солние, тьму сердечныя бездны просвъщающее.—Благодареніе блаженному Богу!

Что было бы тогда, есть ли бы счастіе, пренужньйшее и любезньйшее для всёхъ, зависьло отъ мёста, отъ времяни, отъ плоти и крови? Скажу яснье: что было бы тогда, естьли бы счастіе заключиль Богъ въ Америкъ, или въ Канарскихъ островахъ, или въ Азіатскомъ Герусалимъ, или въ царскихъ чертогахъ, или въ Соломоновскомъ въкъ, или въ богатствахъ, или въ пустынъ, или въ чинъ, или въ наукахъ, или въ здравіи?.. Тогда бы и счастіе наше и мы съ нимъ были бъдны. Ктобъ могъ добраться къ тъмъ мъстамъ? Какъ можно родиться всъмъ въ одномъ коемъ-то времени? Какъ же и помъститься въ одномъчинъ и статьъ?

Кое же то и счастіе, утвержденное на пескъ плоти, на ограниченномъ мъстъ и времяни, на смертномъ человъкъ? Не сіе ли есть трудное? Ей, трудное и невозможное. Благодареніе блаженному Богу, что трудное сдълалъ не нужнымъ!

Нынъ же желаешь ли быть счастливымъ? Не ищи счастья за моремъ, не проси его у человъка, не странствуй по планетамъ, не влачись по дворцамъ, не ползай по шару земному... Златомъ можешь купить деревню, вещь

трудную, яко обходимую:—а счастіе, яко необходимая надобность, туне вездё и всегда даруется. Воздухъ и солнце всегда съ тобою, везде и туне: все же то, что бёжитъ отъ тебя прочь, знай, что оно чуждое и не почитай за твое; все то чужое и лишнее. Что же тебё нужды? потому то оно и трудно. Никогда бы оно отъ тебя не разлучилось, есть ли бы было необходимо.

Благодареніе блаженному Богу! счастіе не отъ небесъ, ни отъ земли не зависитъ.

Скажи съ Давидомъ: что ми есть на не-беси? и от тебе что восхотъх на земли?

Что же есть для тебя нужное? То, что самое легкое. А что же есть легкое? О! другъ мой! все трудное и тяжелое есть горькое и злое, и лживое. Однако, что есть легкое? То, другъ мой, что нужное. Что же есть нужное? Нужное есть только одно:

### Едино есть на потребу.

Одно только для тебя есть нужное, одно же только и благос и легкое: а прочее все трудъ и болѣзнь.—Что же есть оное единое? Богъ. Вся тварь есть рухлядь, смѣсь, сѣчь, ломъ, кружь, стѣнь, и плоть: и то, что любезно и потребно, есть едино, вездѣ и всегда. Но сіе едино все горстію своею и прахъ плоти твоея, содержитъ. Благодареніе жъ бла-

женному Богу, за то, что все насъ оставляетъ и все для насъ трудно, кромѣ того, что потребно, любезно и едино.

Многія тълесныя необходимости ожидаютъ тебя, и не тамъ счастіе: а для сердца твоего единость на потребу, и тамо Богъ и счастіе. Не далече оно, близь есть, въ сердцъ и ду- шъ твоей. Въ сей ковчегъ ведетъ и наше десятоглавная бесъда, будто чрезъ десять дверей: а я желаю, чтобы душа твоя, какъ Ноева голубица, не обрътши нигдъ покоя, возвратилась къ сердцу твоему, къ Тому, Кто почиваетъ въ сердцъ твоемъ, дабы собылося оное Ісаіино въщаніе:

Будутг основанія твоя впиная родомі родовг, и прозовешися здатель оградт, и стези твоя посреди упокошши. VIII. 12.

Сего желаетъ

Григорій, сынъ Саввы Сковороды.

# Твердь бестды

Истина Господня пребывает во впки. Во впки Господи, слово Твое пребывает. Законт Твой посредт чрева моего. Слово плоть бысть и вселися вт ны. Посреди васт стоитт, Его же не въсте.

#### ГЛАВА І.

#### ОБогъ.

Весь міръ состоитъ изъ двухъ натуръ: одна видимая, другая невидимая.

Видимая натура называется тварь.

Богъ, какъ Существо невидимое, всю тварь проницаетъ и содержитъ; вездъ всегда былъ, есть и будетъ. Напр. тъло человъческое видно: но проницающій и содержащій оное умъ не видънъ.

По сей причинъ у древнихъ Богъ назывался умъ всемірный. Емужъ у нихъ были различныя имена, напр. Бытіе вещей, въчность, судьба, необходимость, и проч. А у христіанъ знатнъйшія Ему имена суть слъдующія: Духъ, Господь, Царь, Отецъ, Умъ, Истина. Умъ вовсе есть не вещественъ: а истина, въчнымъ своимъ пребываніемъ, совсъмъ противна непостоянному веществу. Что касается до видимой натуры, то ей также не одно имя. Напр. вещество или матерія, земля, плоть, тънь, и проч.

#### ГЛАВА ІІ.

### 0 В в Р в.

Какъ теперь малая только часть людей истинно разумъетъ Бога, такъ неудивительно, что и у древнихъ часто публичною ошибкою почитали вещество за Бога, и за тъмъ все свое Богопочитаніе отдали въ посмъяніе.

Однакоже въ томъ всё вёки и народы всегда согласно вёрили, что есть тайная нёкая, всёмъ владёющая сила.

По сей причинъ, для чести и памяти Его, по всему шару земному общенародно были всегда посвящаемы храмы, да и теперь вездъвсе то же. И хотя напр. подданный можетъ ошибкою почесть камердинера за господина: однакожъ въ томъ никогда не споритъ, что есть надъ нимъ владълецъ, котораго онъ, можетъ статься, въ лицо не видывалъ.

Подданный его есть всякій народъ, и равно каждый признаетъ предъ нимъ рабство свое. Таковая въра есть обща и проста.

#### ГЛАВА III.

### 0 промыслъ общемъ.

Сіе-то блаженнъйшее существо или Божественный Духъ, весь міръ, какъ будто машинистова хитрость часовую на башив машину въ движеніи содержить, и по примвру попечительнаго отца, самъ бытіемъ есть всякому созданію.

Самъ одушевляетъ, кормитъ, распоряжаетъ, починяетъ, защищаетъ, и по своей же волъ, которая всеобщимъ закономъ, или уставомъ зовется, опять въ грубую матерію, или грязь, обращается: и мы то называемъ смертію.

По сей причинъ разумная древность сравнивала его съ математикомъ, или геометромъ; потому что непрестанно въ пропорціяхъ, или размърахъ упражняется, вылъпливая по разнымъ фигурамъ, напр. травы, дерева, звърей и все прочее.

Сей Промыслъ есть общій, потому что касается до благосостоянія всёхъ тварей.

#### ГЛАВА IV.

### 0 промыслъ особенномъ для человъка.

Сей чистъйшій, всемірный, всъхъ въковъ и народовъ всеобщій умъ, излилъ намъ, какъ источникъ, всъ мудрости и художества, къ провожденію житія нужныя. Но ничъмъ ему такъ не одолженъ всякій народъ, какъ тъмъ, что онъ далъ намъ самую высочайшую свою

Премудрость, которая природный его есть отблескъ, сіяніе и печать.

Она столько превосходить прочіе разумные духи, сколько наслѣдникъ лучше служителей.

Она какъ бы похожа на искуснъйшую архитектурную симметрію, или модель, которая по всему матеріалу, нечувствительно простираясь, дълаетъ весь составъ кръпкимъ и спокойнымъ, всъ предіе приборы содержащимъ.

Такъ слово въ слово и она: по всъмъ членамъ политическаго корпуса, изъ людей, не изъ камней состоящаго, тайно разлившись, дълаетъ его твердымъ, мирнымъ и благополучнымъ.

Есть ли, напримёръ, какая фамилія или городъ, или государство по сей моделё основано и учреждено: въ то время оно бываетъ раемъ, небомъ, домомъ Божіимъ, и проч. А есть ли одинъ какой человёкъ созиждетъ по ней житіе свое: въ то время бываетъ въ немъ страхъ Божій, святыня, благочестіе, и проч. И какъ въ тёлё человёческомъ одинъ умъ; однако разно, по разсужденію разныхъ частей, дъйствуетъ: такъ и въ помянутыхъ сожительствахъ, сею Премудростію связанныхъ, Богъ чрезъ различные члены, различныя въ пользу общую производитъ дъйства.

Она во всёхъ нашихъ всякаго рода дёлахъ и рёчахъ душа, польза и краса: а безъ нея все мертво и гнусно... Родимся мы вст безъ нея, однако для нея. Кто къ ней природнте и охотите, тотъ благородите и острте: а чтиъ большее кто съ нею имтетъ участие, ттиъ дъйствительнтейщее, но непонятное, внутры чувствуетъ блаженство, или удовольствие.

Она-то есть прекраснъйшій образь Божій. Напечатуясь на душь нашей, Богъ дълаеть насъ изъ дикихъ и безобразныхъ монстровъ или уродовъ, человъками; то есть: не звърскими, къ содружеству и къ помянутымъ сожительствамъ годными, не злобивыми, воздержными, великодушными и справедливыми.

А есть ли уже она вселилась въ сердечныя человъческія склонности: въ то время точно есть тожь самое, что въ движеніи часовой машины темпо (tempo), т. е. правильность и върность. И тогда-то бываетъ въ душт непорочность и чистосердечіе; какъ бы райскій нткій духъ, вкусъ, плъняющій къ дружелюбію.

Она различаетъ насъ отъ звърей милосерліемъ и справедливостію, а отъ скотовъ воздержаніемъ и разумомъ; и не иное что есть, какъ блаженнъйшій образъ Божій, тайно на сердцъ написанный, сила и правило всъхъ нашихъ движеній и дълъ.

Въ то время сердце наше дълается чистымъ источникомъ благодъяній, несказанно душу

веселящихъ; и тогда-то мы бываемъ истинными по душт и по ттлу человтками, подобными годнымъ для строенія четвероугольнымъ камнямъ, изъ каковыхъ живый Божій домъ составляется, въ которомъ Онъ особливою царствуетъ милостію.

Трудно неоцѣненное сіе сокровище проникнуть и примѣтить: а для одного сего любить искать ея (Премудрости) не легко.

Но сколько она снаружи не казпста, столько внутрь важна и великольпна; похожа на маленькое напримъръ смоквенное зерно, въ которомъ цълое дерево съ плодами и листомъ закрылось: или на маленькій простой камушекъ, въ которомъ ужасный пожаръ затаился. Для оказалости намъчали ее всегда признаками; и она будто какой-то Прпнцъ, имъла свои портреты, печати, и узлы, разные въ разныхъ въкахъ и народахъ.

Ея - то былъ узелъ напр. змій, повъщенный на деревъ предъ Евреями.

Ея гербъ: голубь съ масличною во устахъ вътвію. Являлась она въ образъ льва и агнца, и царскій жезлъ былъ ея жъ предметомъ, и проч.

Таилась она и подъ священными у нихъ обрядами, напр. подъ яденіемъ пасхи, подъ образаніемъ, и проч. Закрывалась она подъ разновидными прообразованіями (типами) и

подъ гражданскими исторіями, напр. подъ повѣстью о Ісаакъ и Іаковъ, о Саулъ и Давидъ, и проч.: и однимъ тайнымъ своимъ присутствіемъ сдълала тъ книги мудрыми.

А въ послъдовавшія уже времена показалась она во образъ мужескомъ, ставъ Богочеловъкомъ.

Каковымъ же способомъ Божія сія Премудрость родплась отъ Отца безъ матери и отъ Дъвы безъ отца, какъ Она воскресла и опять къ своему Отцу вознеслась, и прочая, пожалуй, не любопытствуй.

Поступай и здёсь такъ, какъ бы на нёкоемъ зрёлищё, и довольствуйся тёмъ, что глазамъ твоимъ представляется: а за ширмы и за хребетъ театра не заглядывай. Сдёлана сія занавёса нарочно для худородныхъ и склонныхъ къ любопытству сердецъ; потому что худородность, чёмъ въ ближайшее знакомство входитъ, тёмъ пуще къ великимъ дёламъ и персонамъ учтивость свою теряетъ.

На что тебѣ спрашивать напр. о воскресеніи мертвыхъ, есть ли и самый дарь—воскреплать—ничто не пользуетъ бездѣльной дустѣ? Отъ таковыхъ-то любопытниковъ породились расколы, суевѣрія, и прочія язвы, которыми вся Европа безпокоится.

Важнъйшее дъло Божіе есть: одну безпутную душу оживотворить Духомъ своихъ за-

повъдей, нежели изъ небытія произвесть новый земный шаръ, населенный безаконниками.

Не тотъ въренъ Государю, кто въ тайности его вникнуть старается: но тотъ, кто волю его усердно исполняетъ.

Въчная сія Премудрость Божія, во всъхъ въкахъ и народахъ, неумолкно продолжаетъ ръчь свою. Но мы не хотимъ слушать совътовъ ея, одни за лишеніемъ слуха; а самая большая часть по несчастному упрямству, отъ худаго зависящему воспитанія.

Прислушивалися нетлённому сему гласу премудрые люди, называемые у Евреевъ Пророками; и со глубочайшимъ опасеніемъ повелеваемое исполняли.

Она начало и конецъ всёхъ книгъ Пророческихъ; отъ нея, чрезъ нее, и для нея все въ нихъ написано.

По сей причинъ разныя себъ имена она получила. Она называется образъ Божій, слава, свътъ, слово, воскрешеніе, животъ, путь, правда, миръ, оправданіе, благодать, истина, сила Божія, имя Божіе, и проч. А самые первъйшіе Христіане именуютъ ее Христомъ, то есть Помазанникомъ-Царемъ; потому что одна она управляетъ къвъчному и временному счастію всъ государства, всякія сожительства, и каждаго порознь. Да и кромъ того у древнихъ царственным называлось все то, что верховнымъ и главнъйшимъ почиталось.

Провидълъ было Авраамъ блаженнъйшій свътъ ея, и на ней увърившись, сдълался со всю фамилею справедливымъ, и съ подданными благополучнымъ: однако она и прежде Авраама всегда у своихъ любителей живала.

А Моисей, по тогдашнему, написаль ея вельнія на каменныхъ доскахъ, и такъ сдълалъ, что невидимая Премудрость Божія, будто видимый человъкъ, чувственнымъ голосомъ ко всъмъ намъ ръчь свою имъетъ.

Сія ръчь, понеже отъ него раздълена на десять разсужденій, или пунктовъ, потому названа Десятословіемъ.

# ГЛАВА V.

# О десятословии.

1. Азъ есмь Господь Богъ твой, да не будутъ тебъ вози ини развъ мене. Яснъе сказать такъ:

Я глава твоего благополучія и свътъ разума. Берегись, чтобъ ты не основаль житія твоего на иныхъ совътахъ, искуствахъ и вымыслахъ, хотя бъ они изъ Ангельскихъ умовъродились. Положись на меня кръпко: есть ли жъ, меня минувъ, заложишь въкъ твой на иной премудрести: то она тебъ будетъ и Богомъ, но не истиннымъ; а посему и счастіе твое подобно будетъ воровской монетъ.

II. Не сотвори тебъ кумира, и всякаго подобія, едика на небеси горъ, и едика на земли низу, и едика въ водахъ подъ землею, да не поклонишися имъ, ни послужища имъ.

А на малоценныхъ, низкаго сорта камняхъ еще больше не велю тебе стропться, т. е. на видимостяхъ. Всяка видимость есть плоть, а всяка плоть есть песокъ.

III. НЕ пріємли имени Господа Бога твоего всує.

Смотри-жъ во первыхъ: не впади въ ровъ безумія, будто въ свътъ ничего нътъ, кромъ видимостей, и будто пмя сіс (Богъ) пустое есть. Въ сей то безднъ живутъ клятвы ложныя, лицемъріе, обманы, лукавства, измъны, и всъ тайныхъ и явныхъ мерзостей страшилища. А вмъсто того напиши на сердцъ: что будетъ судъ Божій, готовъ невидимо жечь и съчь невидимую твою часть, не косня ни точки, за всъ дъла, слова и мысли, въ которыхъ меня (Премудрости) нътъ.

IV. Помни день субботный, еже святити его: шесть дней делай, и сотвориши въ нихъ вся дела твоя, въ день же седьмый суббота Господу Богу твоему.

Сіе, Величество Божіе, ты съ върою и страхомъ въ день воскресный прославлять не забывай. А покланяйся не только церемоніями, но самымъ дъломъ, сердечно Ему подражая. Его дъло и все веселіе въ томъ, чтобъ всеминутно промышлять о пользъ всякой твари; и отъ тебя больше ничего не требуетъ, кромъ чистосердечнаго милосердія къ ближнимъ твоимъ.

А сіе весьма легко. Върь только, что самъ себъ вдесятеро больше пользуешь, когда пользуешь другихъ и на оборотъ.

V. Что отца твоего и матерь твою, да благо ти будетъ, и да долголътенъ будещи на земли.

Прежде всѣхъ почитай отца и мать и служи имъ; они суть видимые портреты того невидимаго Существа, которое тебя столько одолжаетъ.

А вотъ кто отецъ твой и мать: будь во первыхъ въренъ и усерденъ Государю, послушенъ Градоначальнику, учтивъ къ Священии-ку, покоренъ родителямъ, благодаренъ учителямъ твоимъ и благодътелямъ. Вотъ истинный путь къ твоему въчному и временному благоденствію и къ утвержденію твоей фамиліи. Чтожъ касается до прочихъ общества частей, берегись слъдующаго:

VI. Не убей.

VII. НЕ ПРЕЛЮБЫ СОТВОРИ.

VIII. НЕ УКРАДИ.

IX. Не послушествуй на друга твоего свидътельства ложна. Не свидътельствуй ложно, или не клевещи.

Осуждаемъ виннаго, а клевещемъ невиннаго. Сія есть страшнъйшая злоба, и клеветникъ Еллински діаволъ.

X. НЕ ПОЖЕЛАЙ ЖЕНЫ ИСКРЕННЯГО ТВОЕГО, НВ ПОЖЕЛАЙ ДОМУ БЛИЖНЯГО ТВОЕГО, НИ СЕЛА ЕГО, НИ РАБА ЕГО, НИ РАБЫНИ ЕГО, НИ ВОЛА ЕГО, НИ ОСЛА ЕГО, НИ ВСЯКАГО СКОТА ЕГО, НИ ВСЕГО, ЕЛИ-КА СУТЬ БЛИЖНЯГО ТВОЕГО.

Но понеже злое намърение съменемъ есть злыхъ дълъ, которымъ числа нътъ, а сердце рабское не изчерпаемымъ есть источникомъ худыхъ намърений: для того повъкъ твой, нельзя быть тебъ честнымъ, естьли не попустишь, дабы Богъ вновь переродилъ сердце твое... Посвятижъ оное нелицемърной любви. Въ то время вдругъ бездна въ тебъ беззаконний заключится... Богъ, Божіе Слово, къ Его слову Любовь, все то одно.

Симъ троеличнымъ огнемъ разженное сердце никогда не согръщаетъ, потому что злыхъ съменъ, или намъреній имъть не можетъ.

## ГЛАВА VI.

### О истинной въръ.

Есть ли-бъ человѣкъ могъ скоро понять неоцѣненную великаго сего совѣта Божія цѣну, то могъ бы его вдругъ принять и любить. Но понеже тѣлесное, грубое разсужденіе сему препятствуетъ, для того нужна ему Вѣра. Она, закрытое въ семъ свѣтѣ блаженство, будто издали, въ зрительную просматриваетъ трубку, съ которою и представляется.

При ней необходимо должна быть надежда, Она удерживаетъ сердце человъческое при единородной сей истинъ, не попущая волновать бурными постороннихъ мнъній вътрами. По сей причинъ представляется она въ видъ женщины, держащія якорь. Сіи добродътели, сердце человъческое, будто надежный вътеръ корабль, приводятъ наконецъ въ гавань любви, и ей поручаютъ.

Въ то время, по открытіи глазъ, тайно взываеть въ душт Духъ Святый слъдующее: Правда твоя правда во въки, и законо твой истича.

#### ГЛАВА УН.

Благочестие и церемонія, разнь.

Вся десятословія сила вибщается въ одномъ семъ имени: любовь.

Она есть въчнымъ союзомъ между Богомъ и человъкомъ.

Она огонь есть невидимый, которымъ серде воспаляется къ Божію слову, а посему к самъ Богъ именуется Любы. Сія Божественная любовь имтеть на себт внтшніе виды, или значки; они-то называются церемоніи, образъ или обрядъ благочестія.

И такъ церемонія возлѣ благочестія есть то, что возлѣ плодовъ листъ, что на зернахъ скор-лупа и шелуха.

Есть-ли-жъ сія обрядность лишена своей силы, въ то время остается одна лицемфрная обманчивость, а человѣкъ грибомъ разкрашеннымъ.

Все же то церемонія, что можетъ исправлять самый несчастный бездільникъ.

## ГЛАВА VIII.

Законъ Божій и преданіе человъческое разнь.

Законъ Божій пребываетъ во въки, а человъческія преданія не вездъ и не всегда.

Законъ Божій есть райское древо, а преданіе тёнь.

Законъ Божій есть плодъ жизни, а преданіе листвіе.

Законъ Божій есть Божіе въчеловъкъ сердце, а преданіе есть смоковный листъ. Давиръ (\*) храма Божія есть законъ Божій, а преданіе есть придъланный къ храму притворъ. Сколько преддверіе отъ алтаря, столь далече отстоитъ преданіе отъ закона.

### ГЛАВА ІХ.

#### О страстяхъ, или гръхахъ.

Страсть есть моровой въ душт воздухъ. Она есть безпутное желаніе видимостей: а называется мучительный духъ. Главнтишая вставаетсь зависть, мать прочихъ страстей и беззаконій.

Она есть главнымъ центромъ оныя пропасти, гдъ душа мучится. Ничто ее не краситъ и не пользуетъ. Не милъ ей свътъ, не люба благочинность: а вредъ толь сладокъ, что сама себя десять разъ съъдаетъ.

<sup>(\*)</sup> Давиръ — часть храма Соломонова, которая называлась Святая Святыхъ, гдё стоялъ ковчегъ завъта съ Херувимами осъняющими.

Жаломъ адскаго сего дракона есть весь родъ гръховъ, а вотъ фамилія его: ненависть, памятозлобіе, гордость, лесть, несытость, скука, раскаяніе, тоска, кручина, и прочій не усываемый въ душъ червь.

## ГЛАВА Х.

О любви, или чистосердечии.

Противится сей бездит чистосердечіе. Оно есть спокойное въ душт дыханіе и втяніе Святаго Духа.

Оно подобно прекрасному саду, тихихъ вѣтровъ, сладкодышущихъ цвѣтовъ и утѣхи исполненному, въ которомъ проивѣтаетъ древо нетлънныя жизни.

А вотъ плоды его:

Доброжелательство, незлобіе, склонность, кротость, нелицемъріе, благонадежность, безопасность, удовольствіе, кръпость силъ (куражь), и прочія неотъемлемыя утъщенія.

Кто такову душу имфетъ, миръ на немъ, и иилость и веселіе въчное надъ главою сего истиннаго Христіанина.

#### О Сковородъ.

Онъ говаривалъ о себъ: «Нъсмь Богъ и согръщаю; нъсмь паки бъсъ и каюся, человъкъ есмь, ничтоже болъе, ничтоже менъе.

#### Самопознаніе.

Сковорода училъ самопознанію:

Куда мы слёпы въ томъ, что нужно намъ есть... Въ Руси многіе хотять быть Платонаии, Аристотелями, Зенонами, Эпикурами, а о гомъ не разсуждають, что Академія, Лицей и Портикъ, произошли изъ науки Сократовой, какъ изъ яичнаго желтка цыпленокъ вывертывается. Пока не будемъ имъть своего Сократа, дотолъ не быть ни своему Платону, ни другому философу... Отче нашъ, йже еси на небесъхъ! Скоро и ниспошлешъ къ намъ Сократа, который бы научиль насъ найпервъе познанію себя, а когда мы себя познаемъ, тогда чы сами изъ себя вывьемъ науку, которая будетъ наша, своя, природная... Да святится имя Твое въ мысли и помыслъ раба твоего, который замыслиль умомь и пожелаль волею быть Сократомъ въ Руси, но земля русская общирнъе греческой, и не такъ-то легко будетъ ему скоро обхватить проповъдію своею... Да пріидетъ царствіе твое, а тогда зерно, по слову твоему стемое, взойдетъ яко кринъ, и тогда я выпиль бы стакань кокуты, какъ соты медовыя. Non fugio mortem, si famam assequar et cedo invidiaedum modo abcolvar cinis... Aa будетъ воля Твоя святая на мнъ, во всъхъ путяхъ моихъ и начинаніяхъ моихъ, ибо я разсуждаю, что знаніе не должно узить своего изліянія на однихъ жрецовъ науки, которые жрутъ и пресыщаются, но должно переходить на весь народъ, войти въ народъ, и водвориться въ сердцъ и душъ всъхъ тъхъ, кои имъютъ правду сказать: «и я человъкъ, и мнъ, что человъческое, то не чуждо!...» Избави отъ лукаваго, ибо много прежде предлежитъ развалить, разломать и изкрошить, чёмъ прійдеть время строить на старомъ грунтъ новую храмину! И кто будетъ по нашемъ Сократъ, нашимъ Платономъ? Что будетъ, то будетъ; а кто будетъ? Богъ въсть. Мое дъло тенерешнъе, а оное-grata superveniet quae non sperabitur hora — само прійдеть, когда прійдеть пора. Оное уже треплется во чревъ матери своей: но только Елисаветъ слышитъ, какъ взыгрался младенецъ во чревъ Маріиномъ.

Сковородъ въ энтузіазмъ казалось, что духъ его, носимый въ Океанъ безпредъльныхъ идей, какъ бы осязаетъ вселенную въ ея безконечности, слышитъ со стороны въчности, видитъ въ соединеніи объихъ: но вселенною для него была Русь святая, человъчествомт народъ

Русскій. «Когда умъ мой и сердце мое водворяются въ домъ, который Премудрость создала себъ во святой Руси, и упиваюсь отъ тука дому сего, я блажень, какъ тотъ, который имъетъ племя въ Сіонъ, ибо въ горней Руси вижу все новое: новыхъ людей, новую тварь, новое твореніе, и новую славу. О, какъ мить тогда и легко, и весело, и мило, и любо, и вольно! Мысль моя летаетъ безпредъльно, въ высоту, въ глубину, въ широту; не мъшаютъ ей ни горы, ни моря, ни степи: она провидитъ отдаленное, прозираетъ сокровенное, заглядываетъ въ преждебывшее, объемлетъ сущее, проникаетъ въ будущее, шествуетъ по лицу Океана, входитъ сквозь двери заключенныя: глаза ея голубиные, крылья орлиныя, проворность оленья, дерзость львиная, върность горличная, благодарность Пеларгова. агнцево незлобіе, быстрота соколья, бодрость журавляя: ведетъ же ее, духъ въры, духъ надежды, духъ милосердія, духъ совъта, духъ прозрънія, духъ чистосердечія: облекается она въ гласъ грома, въ слово нечаянное, какъ молнія. О, какъ тяжко и грустно изъ сей горней страны обращаться долу, гдв мудрецы очами бачуть, устами гогочуть, что мнится, бъсы ихъ мучатъ, и шевелятся и красуются, какъ обезьяны, болтають и велервчать, какъ Римская Цитерія, чувствують какъ кумиръ, мудрствуютъ какъ идолъ, осязаютъ какъ преисподній кротъ, щупаютъ какъ безъокой, у него же только слѣпыя очи: гордятся какъ безумный измѣняются какъ луна, паучатся какъ паутина, алчны какъ песъ, жадны какъ водная болѣзнь, лукавы какъ змій, ласковы какъ крокодилъ, постоянны какъ море, вѣрны какъ вѣтеръ, надежны какъ ледъ, разсыпчаты какъ прахъ, изчезаютъ какъ сонъ. И они люди? Люди! но сколь иного есть Гловацкихъ, у нихъ же нѣтъ головы!»

# Переписка съ харьковскими друзьями.

Изъ Гусинской пустыни, Полтавской губерніи, Прилуцкаго увзда. 1779, февраля 19.

Любезный Государь, Артемъ Дороосевичь! Радуйтесь и веселитесь!

Ангелъ мой хранитель, нынѣ со мною веселится пустынею. Я къ ней рожденъ. Старость, нищета, смиреніе, безпечность, незлобіе суть мои въ ней сожительницы. Я ихъ люблю, и они мене. А что ли дѣлаю въ пустынѣ? не спрашивайте. Недавно нѣкто о мнѣ спрашивалъ: скажите мнѣ: что онъ тамъ дѣлаетъ?.. Если бы я въ пустынѣ отъ тѣлесныхъ болѣзней лечился, или оберегалъ пчелы, или портняжилъ, или ловилъ звѣрь: тогда бы Сковорода, казался имъ занятъ дѣломъ. А безъ се-

го думаютъ, что я празденъ, и не безъ причины удивляются.

Правда, что праздность тяжелъе горъ кавказскихъ. Такъ только ли развъ всего дъла для человъка: продавать, покупать, жениться, посягать, воеваться, тягаться, портняжить, строиться, ловить звърь?... Здъсь ли наше сердце неисходно всегда...? Такъ вотъ же сей часъ видна, бъдности нашей причина: что мы погрузивъ все наше сердце, въ пріобрътеніе міра, и въ море тълесныхъ надобностей, не имъемъ времени вникнуть внутрь себе, очистить и поврачевать самую госпожу тёла нашего, душу нашу. Забыли мы самихъ себе, за неключимымъ рабомъ нашимъ, не върнымъ тълишкомъ: день и ночь о немъ одномъ пекущесь. Похожи на щоголя, пекущагось о сапогъ, не о ногъ: о красныхъ углахъ, не о пирогахъ: о золотыхъ кошелькахъ, не о деньгахъ... коликая жъ намъ отъ сюду тщета и трата? не встмъ ли мы изобильны? точно встмъ и всякимъ добромъ тълеснымъ; со всъмъ тълега; по пословиць: кромъ коліось: одной только души нашей не имъемъ. Есть правда въ насъ и душа: не такова, каковая у шкарбутика или подагрика ноги, или матрозскій алтына не стоющій козырокъ. Она въ насъ разелабленна, грустна, нравна, боязлива, завистлива, жадная, ни чемъ не довольна, сама на

себя гнѣвна, тощая, блѣдная, точно такая, какъ паціентъ изъ лазарета. Такая душа, если въ бархатъ одѣлась, не гробъ ли ей бархатный? Если въ свѣтлыхъ чертогахъ пируетъ: не адъ ли ей? Если весь міръ ее превозноситъ, портретами и пѣсньми, сирѣчь одами величаетъ: не жалобныя ли для нея, оныя пророческія Сонаты:

Въ тайнъ восплачется душа ваша. Iерем. Взволнуются... и почити не возмогутъ. Исаіа.

Если самая тайна, сиръчь самый центръ души гніетъ и болитъ: кто, или что увеселитъ ее? Ахъ! Государь мой, и любезный пріятель! плывите по морю, и возводьте очи къ гавани. Не забудьте себе, средъ изобилій вашихъ: Одинъ у васъ хлъбъ уже довольный есть: а втораго многоли? Рабъ вашъ сытъ, а Ревекка довольналь? Сіе-то есть: Не о единомъ хлъбъ живъ будетъ человъкъ... О семъ послъднемъ ангельскомъ хлъбъ, день и нощь печется Сковорода. Онъ любитъ сей родъ хлѣба паче всего. Далъ бы по одному хлъбцу (блину) и всему Израилю, еслибъ былъ Давидомъ, какъ пишется въ книгахъ Царствъ, но и для себе скудно (\*). Вотъ что онъ дълаетъ во пустынъ! Пребывая,

<sup>(\*)</sup> Григорій С. Сковорода въ письмахъ своихъ къ друзьямъ неръдко мысли свои остроумно называлъ бъльшя блиномъ, спеченнымъ на черной сковородъ. Истор, философіи, архим. Гаврівла, т. VI р. 65.

Любезный Государь!
вамъ всегда покорнъйшимъ слугою...
И любезному нашему Степану Никитичу,
Господину Курдюмову.

Отцу Борису и Его сынови поклонъ, Если можно, и Ивану Акимовичу.

Изъ Олтанскія Ивановки 1790 года. Сентемвр. 26. Возлюбленный паче всёхъ человёкъ Михайле! Миръ тебё, Муже Божественныхъ желаній!

Мати моя, Малороссія, и Тетка моя, Украина, посылають тебѣ въ даръ малорослую мою Дщерь Авигею. Прійми Ее, и яко Давидъ, наслаждайся Ею. Она не Лицемъ, но Сердцемъ Красавица, и вся Слава Ея внутрь Ея. Съ нею бесѣдуя бесѣдуешъ со мною. Сердце мое въ ней: а Ея во мнѣ. Азъ тя, прежде юношу: нынѣ же обрѣтохъ тя Мужа по сердцу моему.

Вотъ Единость! Любовь! Дружба!....

Письмо сокращу. Не удерживаю отъ Бесъды съ Дъвою Ечою.

Только пришишу: воспътую мною въ Харковъ Харкову пъсенку, въ Августъ

Oratio ad Deum
in Urbem Zacharpolim:
Ex hoc Zachariæ Prophetæ grano:
\* v. hi sunt Oculi Domini....

Zacharias Oculos septem tibi prædicatesse.

Septimus est Oculus: Zachariana Polis.
Hic Oculis septem, Tu solus, Christe, Pupilla.
Cæci sunt Oculi: quando Pupilla latet.
O reclude tuos in Eam, miseratus Ocellos!
Sic Sol verus erit: Zachariana Polis.

Сін очи откроетъ Авигеа, въ Захаривскомъ Свъщникъ. Tu Versus facias slawonicos.

Таковъ мой къ сей моей Дщеръ простудился. Замарай въ ней и мое и кому поднесена имя. От-куду сіе? не въмъ. Сего ради пересылаю къ тебъ другу сей для него списанный списокъ: уживай, лутче его, себъ сію твоего Лиценціата, душу.

Аще Богъ помощь: во слёдъ Авигеи, еще два мои сыночки, выправляютъ крылца: и думаютъ къ вамъ летъть. Древный мыръ (пишу ы ut differat ab illo: миръ) и Михаилъ боряй Сатану. Они рожденны для тебе: и посвященны отъ самыхъ пеленъ тебъ же. Окажетъ Прологъ: Будь же имъ отецъ и покровъ во въки! Но потерпимъ. Снимаются копіи.

Оригиналь ли прислать? Увижу. До дщери случайно привязалася ода Сидронія Езуиты, Благо же! На ловца звёрь, по пословиць. Послѣ годовой болѣзни, перевель я ее въ Харковѣ: отлетая къ матерѣ моей, пустынѣ. Люблю сію дѣвочку. Ей! достойна быть въ числѣ согрѣвающихъ блаженну Давидову старость. Прилагаю тутже, какъ хвостикъ, и закоснѣвшее мое къ вамъ писмишко Гусинковское. Нынѣ ски-

таюся у моего Андрея Иван. Ковалевскаго. Имамъ моему монашеству полное упокоеніе, лучше Бурлука. Земелка его есть нагорняя, Авсами, садами, холмами, источниками распещренна. На такомъ мъстъ я родился возлъ Лубень. Но ничто мит ненужно какъ спокойна келіа: да наслаждаюся моею невъстою оною: сію возлюбихъ отъ юности моея.... О сладчайшій органе! Едина голубице моя, Библіе! О дабы собылося на мнв оное. Давидъ мелодивно, выграваетъ дивно. На вст струны ударяетъ. Бога выхваляетъ. На сіе я родился. Для сего ямъ и пію: да съ нею поживу, и умру съ нею. Аминь! Твой другъ и братъ: слуга и рабъ: Григорій Варсава Сковорода Даніилъ Меінгардъ.

Число моихъ твореній. Лутчее значатъ звъздки.
1. Наркисъ, узнай себе \*\*\*. Первородный

плодъ.

2. Симфонія библейныхъ словъ сему: Ръхъ: сохраню пути.

3. Симфонія: Аще не увъси самую тебъ и пр. \*\*\*

4. Неграмотный Марко. У Як. Правицкаго.

5. Алфавитъ мира. \*\*\*

6. Разговоръ кольцо. \*

7. Древній мыръ.

8. Жена Лотова. \*

9. Брань Михайлова со Сатаною. \*\*\*

- 10. Ікона алкивіадская. \*\*\*
- 11. Бесъда 1-я: нареченна Сіонъ.
- 12. Бесъда 2-я: Сіонъ.
- 13. Бесъда 3-я: нареченна Двое. \*\*
- 14. Діалогъ: Душа и нетлѣнный Духъ. У Правицкаго.
- 15. Притча: нареченна: Убогій Жайворонокъ. У Дискаго.

# Переводы изъ Цицерона.

- 1. О старости \* поднесена Степ. Ив. Тевяшову, изъ Плутарха.
  - 2. О смерти.
  - 3. О Божіемъ правосудін. \*
- 4. О храненіи отъ долговъ. Дарена Алекс. юр. Сошальскому.
- 5. О спокойствін душевномъ. \* Подн. Яков. Мих. Захаржъ.
- 6. О вожделѣніи богатства. Завезена въ Крымъ безъ списка.

7. Езунта Сідронія Ода о уединенін, et caetera.

У друга нашего: Бабайскаго іерея: Іак. Правицкаго: всё мои творенія хранятся. По мнё бы они давно пропали. Я удивился, увидёвъ у него моего Наркисса и симфон. аще не увёси. Я ее ожелчившися, спалилъ въ Острогорске, а о Наркиссё на вёки было забылъ. Просите у него. А я, не точію апографи: но и аутографи раздалъ, раздарилъ, расточилъ.

Non prodest Messis: nisi servet Cura fidelis

Fons fundit largas: Testa reservat Aquas etc. Post scripsi. При Авигеи пріимите и алфавита сына. Такъ духъ велълъ.

# Выписки изъ писемъ Гр. Сав. Сковороды.

Пока еще такъ мало извъстій собрано о литературной дъятельности Сковороды, нельзя не дорожить всякимъ намекомъ объ этомъ. Авось либо когда нибудь и составится изъ этихъ намековъ, если не что большее, то, по крайней мъръ, полный списокъ его сочиненій. Вотъ еще нъсколько такихъ намековъ, выбранныхъ мною изъ писемъ Сковороды къ Бабаевскому священнику Іакову Правицкому:

1785 окт. 3, изъ Маначиновки.— Въ «Postscripsi»: Si descripsisti novos meos jam libellos: remitte ad me Archetypa. Etiam illum meum Dialogum, quem per alios laudare soles, simul cum Archetypis mitte. Descriptus, ad te remittetur, Deo volente. Dicturille Dialogus: Марко препростый.

Конечно, этотъ самый діалогъ помѣщенъ въ письмѣ, изъ Ольшанской Ивановки, подъ № 4, хоть онъ тамъ и названъ: неграмотный Марко. Объ этомъ же сочиненіи упомянуто и въ письмѣ 1786, марта 30, изъ Маначиновки:—Пришли, друже, такожде разговоръ, нареченный:

Марко препростый. Онъ возвратится паки къ тебъ. Протчія же: яко же тебъ угодно: или нынъ или возмутся тогда: когда къ вамъ прійду.....

Въ следующемъ письме опять о немъ же и о Лотовой жент.

1786. Апр. 25, изъ пустыни Маначиновскія:-Непечися о разговоръ Маркъ. Онъ всегда есть вашъ: и возвратится въ твою книгохранку. Лотову жену, хочется докончать. Однакъ привезу («привезу», а изъ этого г. Хиждеу сдълалъ «принесу», впрочемъ прочесть еще можно) съ собою: да написанное выпишите. Что бо мит есть любезите на небеси, или на землъ: точію поучатися святынъ? въ сей единой, да живу, и умираю. По малу-малу отходимъ отъ тлъни плотскія: яже есть блаженная и вседневная смерть: и приближаемся ко Господу, иже есть святыня, Кефа и Воскресеніе наше. Что убо есть блажените жизни нашея, на ней же собывается оное: Положу стропотная ихъ во гладкая.... Окрылаттютъ, яко орлы: потекуть и не утрудятся... Виждь діатрібу мою, друже! діатриви едлински нарицается то, чёмъ кто главно жизнь свою забавляеть. Воть діатріба Давидова: Поглумлюся въ запов. твоихъ. Вотъ Павлова: Мит бо, еже жити: Христосъ.... Вотъ Лукина и К теопы: Како глаголють, его быти жива?.. О, о, Воскресеніе! о, оное Воскресеніе! мыру невъруемое.

Коль услаждаещи сердце мое! Блаженъ узрѣвшій съ наперсникомъ красоту твою. Ядущій тя, еще взалчетъ... Сіе глаголю того ради, яко доканчавая «эксену Лотову»: наслаждатися имамъ, новаго вина, съ новымъ моимъ Лотомъ, Христомъ Інсусомъ: имѣя обрученіе съ нимъ во вѣрѣ Божіей.

(О Лотовой жент упоминается и въ припискъ къ письму).

— 1787 Январ. 18 изъ Гусинки: Прости, любезный, что солгалъ я прислать вамъ «энсену Лотову». Весною хощу васъ посътить, аще Богу угодно и привезу. Аще же: дайте знать: тотчасъ перешлю. Въ зимнихъ трусостяхъ можетъ она потеряться. Тъмъ не даю чрезъ Григорія Юріевича. Не печальтесь. Она всегда у васъ. Другое то, что весною въ пустынъ можно подумать объ окончаніи ея, а зима безгодна. Я и сіе съ нуждою пишу.

(Слъдующее письмо тоже о Лотовой женъ. Выписываю его вполнъ, потому, что самъ Сковорода называетъ его предисловіемъ къ этому же сочиненію)

— Изъ Гусинки 1787 года: Марта 6 дня. Любезный во Христъ, Отче и брате и друже Іакове: Веселися во Господъ! Пришлите мнъ симьонію: Аще не увъси;

самую тебъ.... Переписавъ паки отошлю къ вамъ. Посылаю къвамъ «жену Лотову». Побесъдуйте во Христъ съ нею. Она чистая чистымъ: и сей кумиръ есть плодоносный върнымъ Божінмъ. На ней-то исполняется: отъ камени воздвигнути чада Аврааму.... Она не доведена до конца. Но кто дождется конца въ присно-текущемъ источникъ? А что я сказалъ, объщая окончаніе: сіе касается до книжечки, начатой мною, не до жены, Сія книжечка учить: какъ-ли читать подобаетъ священное лисьмо? Аще единъ глаголъ Божій уразумъется: тогда весь храмъ Соломоновъ, есть свътелъ. Во примъръ сему взялъ я сіе: Поминайте жену Лотову. И толкуя сіе слово: возмутилъ всю св. писанія купъль. Да уразумьють спящій на библій: или съ Павломъ сказать: почивающін на законт: яко не многочтеніе дъласть насъ мудрыми, но многожвание принудило сказать сіе: како сей въсть книги, не учився? И да познають: яко единъ день въ тысящъ, и вопреки 1000 глаголовъ Божінхъ во единомъ глаголъ сокрывается. Нынъ же со женою кровоточивою много жеруть для единыя дисентеріи: и нъсть имъ человъка, могущаго приложить имъ вкусъ плюновенія, жванія и преломленія онаго: Зубы его, паче млека. Познася има въ преломленіи... Все даетъ вкусъ свой: и звъзды въ сокровищахъ своихъ блеснутъ:

аще есмы отъ числа оныхъ: Израиль толчаше манну въ ступахъ. Во блаженное число сихъ людей, да впишетъ Христосъ всъхъ насъ! желаю, вашъ всеискренній братъ, и нижайшій слуга:

Григорій Сковорода.

Postea scripsi.

Да наречется же сія книжечка: Женою Лотовою! Предисловіемъ же да будетъ сіе мое кътебѣ письмо. О возлюбленный друже! тебѣ сію невѣсту и чистую голубицу въ даръ привожду первому: и тебѣ обручаю, именемъ Господа нашего Іисуса Христа! Протчее при перепискѣ, повелѣвай наблюдать ортографію. Паче же всѣ ея листы хранить отъ нечистоты. Цѣлуй любезнаго Неемана Петровича: и всю нашу братію. Миръ въ днехъ нашихъ. Аминь!

(На томъ же листъ и надпись)

Господину моему Іерееви, Іакову Правицкому въ Бабаяхъ.

— 1787 Окт. 7, изъ Гусинки... Вы, снится мнѣ, переписали Михайлову борьбу. И паки требуете? Обаче посылаю... Негли обрящете, чего ваша перепись не образуетъ. Не медлите же много. Обаче чрезъ невърныя руки не! не! не!

Эта Михаилова борьба въ спискъ письма 1790 сент. 26, названа: брань Михайлова со сатаною ( $N_2$  9).

— 1788 августа 4 изъ Гусин. Скрынницк. пустыни....

Вотъ вамъ по желанію вашему херувимскія пъсни Paraphrasis!

Тайновиднымъ херувимамъ сообразны,

И животворящей Тройцъ пъснь приносятъ:

Видимый сейвесь мыръ извержимъ изъ сердца:

Да виъстимъ невидимый: и Его Царя,

Окружаемаго и стрегома тмами,

Копіеносныхъ херувимъ и серафимъ,

Аллилуя, аллил., аллил.

Дорофорео есмь копісноснымъ лейб-гвардеромъ. Дорофоруменосъ, сиръчь, окружонъ копісноснымъ строемъ. Дориносима есть полгрека, и пол-славяна.

Къ этому прибавлю еще замъчание о нъкоторыхъ сочиненияхъ Сковороды, пропущенныхъ въ письмъ 1790 сент. 26.

- О древнемъ змін, или о библін. Списокъ сдъланъ священникомъ Феодоромъ Залъскимъ. 1763 года декабря 10 дня, и хранится теперь въ библіотекъ Харьковскаго университета.
- Начальная дверь ко христіанскому добронравію.

Написана въ 1766 году для молодаго шляхетства Харьковской губерніи, а обновлена въ 1780 году. Списокъ современный хранится у меня.

<sup>-</sup>С адъ божественныхъ пъсней, прозтій изъ

зернъ священнаго писанія. Въ моемъ спискъ помъщено 28 пъсень. На нъкоторыхъ означены годы, когда какая была сложена: 1-я сложена 1757 лъта; 14-я древняя малороссійская: о суетъ и лести мірской — обновлена въ 1782 лътъ: 24-я — римскаго поэта Горація претолкована малороссійскимъ діалектомъ въ 1765 году (Etiam divos rogat); 25-я — отцу Гервасію Якубовичу, отходящему изъ Переяслава въ Бългородъ на архимандритскій и судейскій чинъ въ 1758 годъ; 26-я-епископу Іоанну Козловичу, входящему во градъ Переяславъ на престолъ епископскій съ 1758; между пъснями 26 и 27-ю помъщена мелодія — Сагтеп (по русски и по латыни) на образъ зачатія Пречистыя Богоматери, воображена (сія мелодія) 1760 года. Въ спискъ, принадлежавшемъ профессору Е. М. Филомаенцкому, еще прибавлены пъсни 29 и 30; надъ 29-й подписано, что она сложена 1788 года сентемрія 17 дня: въ сель Велик. Бурлукт.

— Харьковскія басни. Списокъ хранился у профессора Филомафинкаго. Тамъ въ баснъ 20 (Олень и Верблюдъ) сдълана приписка: сія басня писана въ Свътлое воскресенье по полудни 1774 года въ Бабаяхъ. Да и всъ басни посвящены Правицкому письмомъ 1774 года наканунъ Пятдесятницы; а Аван. Панкову

посланы были 30 басней еще въ 1762 году марта 4, изъ Същсанской пустыни.

Не странно ли, что въ спискъ письма 1790 года сент. 26, не упомянуто ни объ одномъ изъ этихъ сочиненій, между тъмъ какъ онъ писаны между 1767 и 1785. Кромъ того, не нахожу въ томъ спискъ сочиненій еще иъко- торыхъ:

Двухъ проповъдей: 1. Убуждшеся видъща славу его, и 2. Да лобжетъ мя отъ лобзаній устъ своихъ.

Притча Еродій. Въ ней разглагольствуетъ обезьяна со птенцомъ Еродіевымъ о воспитаніи.

Толкованія изъ Плутарха: о тишинъ сердца. Разговора: пря бъса съ Варсавою.

Нъкоторыя изъ нихъ должны быть также отнесены ко времени до 1790 года. Я не упоминаю о другихъ, которыхъ я не читалъ.

Ворочаюсь опять къ письмамъ. Онъ писалъ ихъ много, писалъ большею частію къ людямъ, съ которыми любилъ бестдовать о предметахъ, занимавшихъ его умъ и сердце, которыхъ уважалъ и которыми самъ былъ уважаемъ, которые следили его мысли и ценили его письма, какъ и отдельныя сочиненія. Вотъ почему между письмами Сковороды очень мало такихъ, въ которыхъ говорится только о случайностяхъ, незанимательныхъ для постороннихъ;

вотъ почему списывали и ихъ, какъ и другія сочиненія; вотъ почему наконецъ любопытно было бы сколько нибудь полное собраніе ихъ, какъ сокращенный перечень если не всёхъ, то покраїней мъръ главныхъ его мыслей. Будемъ ждать этого, а между тъмъ вотъ нъсколько отрывковъ изъ писемъ:

Самое старое изъ писемъ Сковороды мнѣ извъстныхъ есть то, которое помъщено предъ его книжкой о древнемъ змів или Библіи. Оно писано къ какому-то Высокородію и вовсякомъ случав до 1763 года, когда это сочиненіе было списано Свя. О. Залъскимъ. Въ немъчитаемъ между прочимъ:

Училъ своихъ друзей Епикуръ, что жизнь зависитъ отъ сладости, и что веселіе сердиа есть то животъ человъку. —Силу слова сего люди нераскусивъ во всъхъ въкахъ и народахъ обезславили Епикура за сладость и почти самаго его пастыремъ стада свинаго, а каждаго изъ друзей его величали Ерісигі de grege porcus. Но когда жизнь отъ сердечнаго веселія, а веселіе отъ сладости, тогда откуду зависитъ сладость, услаждающая сердие? изъясняеть Платонъ: нъсть сладчае истины. А намъ можно сказать, что въ одной истинъ живетъ истинная сладость, и что она одна животворитъ и куражитъ владъющее тъломъ нашимъ сердие. И не ошибся нъкій мудренъ, положившій пре-

дъломъ между ученымъ и неученымъ предълъ: мертваго и живаго.... Видно, что жизнь живетъ тогда, когда мысль наша, мня истину любить, изслъдуетъ тропинки ея и встрътивъ око ея торжествуетъ и веселится симъ незаходимымъ свътомъ. Жизнь есть плодоприношеніе, прозябшее отъ зернъ истины, царствовавшія въ сердив ихъ.

«Дътское есть сіе мудрствованіе, обличающее непостоянность натуры, будто она когдато и гдъ-то дълала то, чего теперь нигдъ не дълаетъ и впредь не станетъ».

«Всякая мысль подло какъ змія по земли ползетъ, но есть въ ней око голубицы, взирающее выше потопныхъ водъ на прекрасное лицо истины.

— Изъ письма къ Гакову Правицкому изъ Маначиновки 1785 года Окт. 3., можемъ взять образецъ Сковородиной Латыни:
Omnia praetereunt: se'd Amor post omnia durat.
Omnia praetereunt: haud Deus haud et Amor.

Omnia sunt aqua. cur in aqua speratis Amici? Omnia sunt aqua. sed Portus Amicus erit. Hac Kepha tota est fundata Ecclesia christi. Istbaec et nobis Kepha sit atque Petra. etc.

Поздравляя съ новымъ годомъ, Сковорода инсалъ къ Правицкому, 1787 года Япв. 48 изъ Гуспики:

Духъ правъ обнови во утробъ м. Аще кто

не имветь неваго сердца: тему весь мыръ есть ветха Ветошъ. Аще чія Душа тужитъ: тому весь мыръ плачетъ. Аще чіе сердце мучится и страждетъ: тому весь годъ безъ праздника. Аще чій Духъ отчаяніемъ оледенълъ: тому весь годъ безъ весны. Аще чій смыслъ мертвый: тему весь вікъ безъ живота. О любезчый мой друже Іакове! изблюймо ветхій квасъ мырскій. Стяжимъ новое сердце. Облещимся въ одежду новыя неглічныя надежды: во утробу братолюбія. Тогда намъ вся тварь просвітится: весь мыръ взыграєтъ и возскачетъ. Будетъ намъ всякъ день великъ—день.

Мысль о любви очень часто оживляла слого Скевороды. Встъ и еще Латин. стихи изъ пистма его къ тому же Правицкому 1788 авг. 4. Сстрете sum procul a Vobis: at corde propinques.

Cor est in nobis, vera columba Noë.

Nil est tam mirum: quam sancti cordis abyssus.

Tunc est Senctum: cum se hoemodo magnificat. Omnia sunt foenum, furfur: sunt pulvis et umbra.

Omnia praetereunt. Corde perennis homo. Purum cor in Amore manet: sed Amor stat in hocce.

Ast Amor hic, Deus est. Ergo perennis homo.

O homines! Cur oceanum, cur astrae stupetis? Ite! redite domum! Noscite vos! Sat erit. Amen! Въ 1835 году въ Телескопъ, журналъ, впрочемъ занимавшемъ по справедливости одно изъ самыхъ блестящихъ мъстъ въ нашей журна-

листикъ, была помъщена статья о Сковородъ (№ 5 и 6), въ которой хоть и очень хорошо выказывается умъ и начитанность автора, А. О. Хиждеу, но которая, тёмъ не менёе, не смотря на всю свою занимательность, оболгала Сковороду. Ему приписано тамъ много такихъ мыслей, которыхъ онъ и имъть не могъ, а между тёмь читатель убёждается ссылками на сочиненія и письма Сковороды. Н' которыя изъ ссылокъ я повърялъ, и въ подлиничкахъ не находилъ вовсе того, что авторъ тамъ начатываль, или что оттуда выписываль; посль того и о другихъ я не могъ не сомитваться. Тамъ, между прочимъ, упоминаетъ авторъ о трехъ нисьмахъ Сковороды къ Архіепископу Георгію Конисскому: одно отъ 1769 Іюля 29 изъ Нъжина, другое изъ Бурлука отъ 1789 Мая 5, и третье безъ числа (№ 5 стр. 20). Не знаю, вель ли Сковорода переписку къ Конпсскимъ, можеть быть и вель; едва ли впрочемъ могъ онъ написать къ нему: «Меня хотять мърить съ Ломоносовымъ и говорять обо мив: какая онъ малость! какая онъ низость! будто бы Ломоносовъ есть казенная сажень» и пр. О письмъ 1789 Мая 5, Хиждеу говорить воть что: «Помии последияя: помню и исповедуюся тебе, Господи»: такъ называется сочинение Сковороды, которое есть родъ автобіографической его записки. Оно написано по желанію Архіса.

Георгія Конисскаго въ видѣ письма къ нему отъ 8 Мая 1789 года изъ Бурлука (№ 5 стр. 12). Точно ли писалъ Сковорода сію записку? Могъ ли не сообщить онъ ее Правицкому, Курдюмову, или кому другому изъ своихъ любимцевъ? Если сообщилъ, то отчего никто о ней не знаетъ? Если же не сообщалъ, то откуду могъ достать ее Хиждеу, писавши статью въ Харьковъ, и не имъя никакихъ средствъ пользоваться бумагами Конисскаго? Во всякомъ случай, до тёхъ поръ, пока не явится на свётъ вся эта записка, можно безъ гръха считать ее не существующею. Кстати еще вопросъ : читалъ ли кто нибудь сочинение Сковороды: Книжечка о любви до своихъ, нареченная Ольга Православная (№ 6 стр. 156), или разговоръ его о внутреннемъ человъкъ и симфонію о народѣ? (№ 6 стр. 167).

Не могу однако не сознаться, что статья Хиждеу о Сковородъ есть самая ученая изъ всъхъ, доселъ написанныхъ, и для веякаго посторонняго читателя не можетъ не показаться очень занимательною. Жалъю самъ о себъ, что не могу ее читать такъ, какъ читалъ или прочтетъ тотъ, кто не могъ быть знакомъ съ сочиненіями самаго Сковороды.

## Случан изъ жизни Г. С. Сковороды.

I.

Прівзжій знатный великороссіянинь, наслышанный о Сковороде и его оригинальности, пожелать видеться съ нимъ, и намеренъ былъ предложить диспуть о просвъщении и искусить его въ отвётахъ, уразумёть правильность взгляда и понятій. При взглядь на Сковороду, поститель тотчась подметиль, что онь загорелый и почернъвшій отъ путешествій подъ солицемъ, и желая завязать съ нимъ разговоръ и задать ему вопросъ: отъ чего вст его единоземцы бълы, а онъ черный? «А когдажъ Сковорода бываетъ бълая?» возразилъ мудрецъ мгновенно, и симъ вопросомъ затрудненный посётитель и озадачеиный нежданнымь экспромтомь, поспъшнав откланяться и оставить въ покот старца, столь лаконически объясияющагося, и такъ неопровержимо. Гость всегда съ удовольствіемъ разсказываль о свиданіи своемь сь украинскимь философомъ, и вст были довольны лаконизмомъ, и сравнивали Сковороду съ Діогеномъ, который даль краткій отвыть Александру Македонскому, желавшему узнать, что бы онъ такое отъ него пожелаль: «не заслоняй предо мной солица» быль простой философскій отвъть довольнаго собой и не желающаго болъе лишь только то, чему слъдуетъ быть.

#### · II.

Одинъ изъ близкихъ знакомыхъ Г. С. Сковороды съ бесъдахъ съ нимъ безпрерывно сътовалъ на множество житейскихъ потребностей, ежедневно являющихся у человъка, и на однообразіе, которымъ облекаютъ человъческую жизнь эти потребности. «Каждый день одно и то же: то умывайся, то одъвайся, то раздъвайся; въ извъстный часъ ложись, въ извъстный часъ вставай; въ назначенное время ъщь, пей, спи...», говорилъ онъ однажды.

— Что тебѣ такъ не нравится этотъ порядокъ—возразилъ Г. С..—: развѣ лучше быть собакой, что ли?

# оглавление.

### Писатель Г. С. Сковорода.

### Стихотворенія.

|      | Cmpe                                   | in. |
|------|----------------------------------------|-----|
| Садъ | . Божественныхъ пъсней, прозябшій изъ  |     |
|      | зернъ Священнаго писанія:              |     |
| I.   | Блажени непорочній въ путь, ходя-      |     |
|      | щін въ законт Господни                 | 1.  |
|      | Боится народъ-сойти гнить во гробъ.    |     |
| П.   | По земли ходяще, создание (жилище)     |     |
|      | имамы на небестхъ                      | 3.  |
|      | Оставь, о, духъ мой, вскорт вст земля- |     |
|      | ныя мъста!                             |     |
| III. | Прорасте земля быліе травное. Сиртчь,  |     |
|      | кости твоя прозябнутъ яко трава        |     |
|      | празботъють. Исаія                     |     |
|      | Весна люба, ахъ пришла!                | 4.  |
| IV.  | Рождеству Христову. Съ нами Богъ,      |     |
|      | разумъйте языцы. Сиръчь: Помаза        |     |
|      | насъ Богъ духомъ, посла духа Сына      |     |
|      | Своего въ сердца наша. ,               |     |
|      | Ангелы снижайтеся                      | 6.  |
| V.   | Рождеству Христову. На текстъ: Роди    | •   |
|      | сына своего первенца, и повитъ Его,    |     |
|      | и положи Его въ яслехъ                 |     |
|      | Тайна странна и преславна              | 7.  |

| VI. Воскресению Аристову. Едипи—наде-     |     |
|-------------------------------------------|-----|
| сять ученицы илоша въ Галилею             |     |
| въ гору, аможе повеле имъ Інсусъ,         |     |
| Кто ли мене разлучитъ                     | 8   |
| VII. Воскресенію Христову. О! О! Бъжите   |     |
| на горы! Захарія                          |     |
| Востани спяй! Покой дастъ Богъ на         |     |
| горъ сей. Исаія.                          |     |
| Объяли вкругъ мя раны смертоносны.        | 10  |
| VIII. Святому Духу. Духъ твой благій на-  |     |
| ставить мя на землю праву                 |     |
| Голова всяка свой имфетъ смыслъ.          | 11  |
| 1Х. Влаженъ мужъ, иже въ премудрости      |     |
| умреть, и пже въ разумь своемъ            |     |
| поучится святынь. Сирахг                  |     |
| Всякому горолу нравъ и права              | 12  |
| Х. Бездиа бездиу призываетъ. Спръчь: въ   |     |
| законъ Господни воля Его; даль бы         |     |
| ты волу живу воль, и бездит твоей         |     |
| бездну мою                                |     |
| Нельзя бездиы океана                      | 14  |
| ХІ. Влажени ницін лухомъ. Премудрость     |     |
| книжника, во благовречени праздно-        |     |
| ства, и умаляйся въ дъянінхъ своихъ       |     |
| умудрится. Сирахъ: умудритеся и ра-       |     |
| зумъйте                                   |     |
| Не пойлу въ городъ богатый                | 15. |
| XII. Изыдите отъ среды ихъ прінди бра-    |     |
| то мой, водворимся на сель: тамо          |     |
| роди тя мати твоя. Пъсня пъсней.          |     |
| Ахъ поля, поля велены                     | 17. |
| ХШ. Древняя Малороссійская: О суетв и ле- |     |
| сти мівской.                              |     |

| На стражи моей стану и изыду на ка-       |     |
|-------------------------------------------|-----|
| мень. Аввакума                            |     |
| Коликая слава нын в?                      |     |
| XIV. Великой субботъ. Почи Богъ въ день   |     |
| седьмый Аще внидуть въ покой              |     |
| мой                                       |     |
| Лежишь во гробѣ, празднуешь субботу.      | 21. |
| ху. Житейское море воздвизаемое зря       |     |
| и проч.                                   |     |
| Видя житія сего горе                      | 22. |
| XVI. Дугу мою (поставлю) полагаю въ об-   |     |
| лацъ.                                     |     |
| Прошли облака, радостно дуга сіяетъ.      | 23. |
| XVII. Господь гордымъ протпвится, смпрен- |     |
| нымъ даетъ благодать.                     |     |
| Ой ты птичка желтобока                    | 21. |
| XVIII. Нъсть наша брань къ плоти и крови. |     |
| Попереши льва и змія. Воспрівмите п       |     |
| мечъ духовный, иже есть глаголъ           |     |
| Божій.                                    |     |
| Ахъ, ты тоска                             |     |
| XIX. Возвъсти ми, Его же возлюби, душа    |     |
| моя, гдт пасеши, гдт почиваеши въ         |     |
| полдень                                   |     |
| Счастіе, гдѣ ты живешъ                    | 26. |
| ХХ. Помии послъдняя твоя, и не согръши-   |     |
| шиесть путь мнящійся быти правъ:          |     |
| послъдняя же его адъ                      |     |
| Распростри въ даль твой взоръ и ра-       |     |
| зумный лучи                               |     |
| XXI. Изчезоша въ суетъ дніе искупую-      |     |
| ще время упразднитеся и уразу-            |     |
| мъйте                                     |     |
| О дражайшее жизни время!                  | 31. |

| XXII. Римскаго поэта Горація, перетолкова- |     |
|--------------------------------------------|-----|
| на Малороссійскимъ діалектомъ въ           |     |
| 1765 году. Она начанается такъ:            |     |
| Otium Divos Vogat in patenti, и проч.      |     |
| Содержить благое наставленіе къ            |     |
| спокойной жизни.                           |     |
| О покою нашъ небесный!                     | 33. |
| XXIII. Отходная. Отцу Гервасію Якубовнчу,  |     |
| отходящему изъ Переяслава въ Бъл-          |     |
| городъ на Архимандритскій и судей-         |     |
| скій чинъ въ 1758-мъ годъ                  |     |
| Господь сохранить вхождение твое           |     |
| и исхождение твое, не дасть во смя-        |     |
| теніе ноги твоел                           |     |
| Вдень, хощень насъ оставить                | 35. |
| XXIV. Епископу Іоанну Козловичу, входящему |     |
| во градъ Переяславль на престолъ           |     |
| Епископскій 1750 года. Тако да про-        |     |
| свътится свътъ вашъ предъ чело-            |     |
| въки, яко да видятъ ваша добрая            |     |
| дъла                                       |     |
| Посифиай, гостю! посифиай!                 | 36. |
| XXV. Вълоградскому Епископу Іосафату       |     |
| Миткевичу, постицающему верто-             |     |
| градъ духовнаго училища въ Харьковъ.       |     |
| Господи, призри съ небесе и виждь,         |     |
| и посъти виноградъ сей, его же             |     |
| Илодъ духовный есть любовь, ра-            |     |
| дость, миръ и т. д                         |     |
| Вышинхъ наукъ саде святый                  | 38. |
| XXVI. О тайном в внутрь и въчномъ веселіи  |     |
| Боголюбивыхъ сердецъ                       |     |
| Воселів животъ чоловтку, и радованів       |     |
| мужа долгоденствіе Что пользы              |     |

| человтку, аще міръ весь пріобря-           |        |
|--------------------------------------------|--------|
| щеть, душу же свою отщетить?.              |        |
| Возлети на небеса                          |        |
| XXVII. Повель бурь, и проч. Кто сей есть:  |        |
| его же вътры и море послушають             |        |
| Челнокъ мой буриъ вихрь шатаетъ.           |        |
| XXVIII. Наслаждайся дней твоихъ, все бо въ |        |
| маль старьеть.                             |        |
|                                            |        |
| XXIX. Меліода на образъ зачатія пречистыя  |        |
| Богоматери                                 |        |
| Возэры! се діва стонть                     | 46.    |
|                                            |        |
| Свътъ                                      | 49.    |
| Счастье                                    |        |
| Влагодарность Императрицъ Екате-           |        |
|                                            |        |
| ринъ                                       | 52,    |
| Созние и Пташка                            |        |
|                                            |        |
| прозл.                                     |        |
|                                            |        |
| 1. Разговоръ о томъ: Знай себе             | 55.    |
| II. Убогій Жайворонскъ. Притча             |        |
| III. Борьба и пря о томъ: Претрудно быти   |        |
| злычт, легко быть благимъ.                 | . 163. |
| IV. Басты Двоз                             |        |
| V. Пря бъсу со Варсавою                    | . 244. |
| VI. Начальная дверь ко христіанскому до-   |        |
| бронравію                                  | 268.   |
| VII. Саменознанів                          | 288.   |
| VIII. Переписка съ хартковскими друзьями.  | 291.   |
| ІХ. Случан изъ жизни Г. С. Сковороды.      |        |

Р.S. Издатель сочиненій Г. С. Сковороды покорнёйше просить особь, имёющихь еще какія либо сочиненія этого автора, благоволили бы дать свёдёнія объ этомъ въ С. Петербургъ, въ книжный магазинъ И.Т. Лисенкова, подъ № 3 и 4-мъ въ домё Пажескаго Его Имнераторскаго Величества Корпуса, въ С. Петербургъ.

#### Подписавшиеся на получение книги:

Адассовскій, Фед. Вас., Кол. Ас. Въ Бердичевъ. Александровъ, Илар. Осип., Дъйст. Ст. Сов. Въ С. П. Б.

Александренковъ, Никол. Андр. Царскосельский

купецъ. Въ С. П. Б.

Алчевскій, Кир. Федор. Въ Сумахъ.

Алякринскій, Митр. Ив., Ст. Сов. Во Владиміръ 3 экз.

Андреевъ, Петръ Гавр. Въ Сумахъ.

Апаринт, Петръ Иван. Книгопродавецъ, въ Харьковъ.

Артемьева, Полина Мих. Въ м. Борисполь, въ

Переяславать.

Аскоченскій, Викторъ Ипатовичь. Въ С. П. Б. Базуновъ, Ив. Вас. Книгопродавецъ въ Москвъ. Бартошъ, Васил. Васильев. Въ С. П. Б.

Беренштамъ, Книгопродавецъ, въ Тифлисъ.

Богдановъ, Алексъй Иванов. Купецъ въ С. П. В. Бороздина, Мар. Ив. Въ С. П. Б.

Бугаевскій, Ив. Вас., Кол. Сов. Въ С. П. Б.

Буда, Григ. Григ., Ст. Адъют. Шт. 18-й Пъх.

Див. Въ Владикавказъ.

Выходиовъ, Ник. Ив., Почетн. Гражд. въ Харьковъ. Галаганъ, Григорій Павловичъ. Въ Прилукахъ. 3 экз.

Гамалія, Фел. Иван., пом'єщикъ изъ Стародуба. Въ С. П. Б.

Гапченко. Сав. Сем. Въ Сумахъ.

Глазуновы, Ив. Ил. и Кон. Ил., книгопродавцы въ С. П. Б.

Гоголевъ, Иванъ Матвъевичъ, куп. въ С. П. Б. Грекъ, Александръ Петров. Въ С. П. Б. Григорьевъ, книгопродавецъ въ Одессъ.

Гундобинь, Петръ Ильичь. Въ Щув. Данилевский, Гр. Петр., Надворн. Сов., въ Харьковъ. Добрышина, Ан. Ал. Въ С. П. Б. Долгополова, Юлія Карловна, Ея Превосх. Въ С. П. Б.

Должикова, Книгопродавецъ, въ Кіевъ. Аьяково, Алексти Алекстевичъ. Въ С. II. Б. Есимонтовский, Ив. Григор. Въ Мглинъ. Жебелевь, Л. И. книгопродавець въ С. П. Б. Засядко, Алексъй Иван., Кол. Ас. Въ С. П. Б. Зинченко, Игнат. Климент., Проф. Семинар. въ Екатеринославлъ.

Карпенко, Степанъ Данилов., Малор. пѣв. Въ С. П. В. Карпово, Вас. Никол., Дъйст. Ст. Сов. въ С. Пе-

терб.

Киселевский, Ив., Штабсъ-Кап. Въ Кіевъ. 2 экз. Кореницкій, Никол. Григор., Лейт. 32 эк. въ Херсонъ.

Крамаревь, Егоръ Степановичъ, въ С. П. В. Красильниковы, А. М. и М. С. въ С. П. Б.

Кривоносовт, Александр. Корн., Подполковн. въ с.

Красіоновкъ, въ Золотоношъ.

Куколевскій, Дм. Ив., Протоїер. Конст. Дв. въ С. И. Б.

Куряжскій, Вас. Демьян., Лейбъ-Гвард. Из. пол. офицеръ.

Курносова, Параск. Леонтьевна, въ Сумахъ.

Лаврентьевъ, Егоръ Алексъевичъ, Надв. Сов., въ С. И. Б.

Лещинский, Юл. Осип., въ Кременчугъ. Лисенковъ, Ст. Як.

Въ Сумахъ. Лисенковъ, Ф. Ст.

Лисенковъ, В. Т.

Лонгиновъ, Вас. Алексвевичъ, Д. Ст. Сов. въ С. П. Б.

Мопатинъ, Вас. Мих., Ст. Сов. въ С. П. Б. Лосскій, Ал. Ант., Д. Ст. Сов. въ С. П. В. Мавроди, Ник. Кон., Ст. Сов. въ С. П. В. Марковъ, Өед. Ив., Помъщикъ Полтавск. Губ.

Масловъ. Д. Ив., Докторъ, въ С. П. Б.

Милорадовичь, Григ. Александр., Офиц. Кавалергардск. Ея Величества полка, въ С. П. Б. Нестеренковы, И. П. и О. П. въ С. П. Б.

Недоборовскій, Зосимъ Федоровичь, въ С. П. Б. Овсянниковъ, Н. Г., Книгопродавецъ въ С. П. Б. Патенково, Стеф., Благоч. Протойер. въ Новомиргородъ.

Переверзевъ, Фед. Лук., Тайн. Сов. въ Москвъ. Писаревскій, Яковъ Надв. Сов. въ Хоролъ.

Плужениковъ, Д. П. въ Москвъ.

Познякъ, Яковъ Аникіевичъ, Сенаторъ, въ С. П. Б.

Покровский, Н. И., въ С. П. Б.

Полетика, Александръ Яковл. въ Карачевъ.

Полонский, Павелъ Акимовичъ, Плацъ — Адъютантъ, въ Кронштадтъ.

Порывкинь, Ник. Сем., Книгопродавецъ въ Москвъ. Протопоповъ, Егоръ Мяхайл. Въ Новохоперскъ.

Псаревь, Мих. Гр. Въ Сумахъ. Пфунть, Сер. Александр. Въ С. П. Б. Руденко, П. И. въ С. П. Б.

Руденко, Т. Т. Въ Глинской пустыни, въ Глуховъ. Рудольфо, Эрнестъ, въ м. Эмильчинъ, въ Новоградъ-Волынскомъ.

Салаевъ, Книгопродавецъ въ Москвъ. Сахаровъ, П. П., Ст. Сов. въ С. П. Б.

Свъшниковъ, О. О., Книгопродавецъ въ Москвъ.

Сергій, Архимандрить Невск. Монаст.

Сергњевъ, Өедотъ Никол., Мајоръ. Въ С. п. б.

Семенчиковъ, Ив., купеч. сынъ, въ Ромнъ.

Скубенко, Ив. Фед., въ Сумахъ.

Сластеновъ, Өедотъ Вас., въ Сумахъ.

Соловьевъ, М. О. Въ Выборгъ.

Срезневскій, Изманлъ Иван., Д. Ст. Сов. въ С.П.Б. Сухановъ, Дм. Ив., Градской Глава, въ Сумахъ.

Сушкины, Ив. Ив. и Вас. Ив., въ Сумахъ.

Тарасовъ, Алексъй Ив., Свящ. въ с. Богородицкомъ въ Малоархангельскъ.

Тигель, Ив. Христ, въ Сумахъ.

Ткаченко, Өеоф. Вакум. въ С. П. В. Толмачевъ, Як. Вас., Ста. Сов. въ С. П. Б.

Федоровъ, Дм Фед., Кингопродавецъ въ С. П. В. Федоровыхъ, Вас. Серг. Въ Яренскъ.

Харьковская Университетская Вибліотека. 10 экз.

Холмушинь, В. В. Книгопродавець, въ С. П. В. Черняевь, Вас. Петровичь, въ Харьковь. Перняевь, Петръ Вас., Офиц. Лейбъ-Гвардін Кирасирскаго Ея Величества полка, въ Гатчинь Шамовь, К. И., Книгопродавець, въ Москвъ. Шелиховъ, М. С., Почетный Гражд. въ Харьковъ. Якубовичь, Алексъй Мартыновъ. Въ С. П. Б. Яровой, Мих. Пав. въ м. Мошны. Въ Черкасахъ.







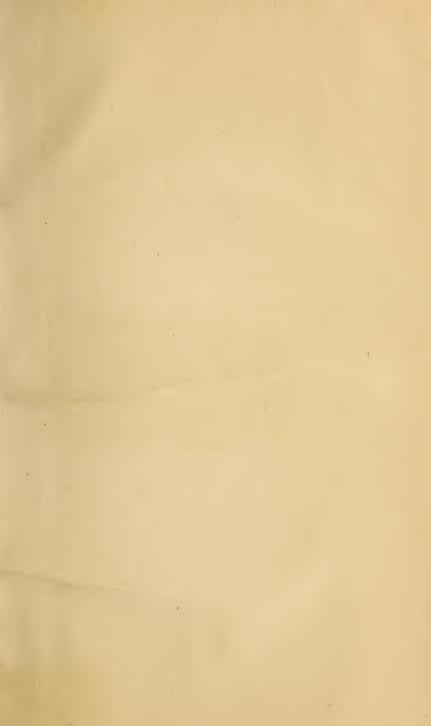







